





Presented to

The Library

of the

Hniversity of Toronto

by

BYELORUSSIAN ALLIANCE IN CANADA.

MARCHINE FOREEL

MATH

HARANDA PROPERTO MATANAMA M. MANAGAR

2.02



## МАКСИМЪ ГОРЬКІЙ

Gor'kii, Maksim

# МАТЬ

Mat:



ИЗДАНІЕ КНИЖНАГО МАГАЗИНА М. Н. МАЙЗЕЛЯ
НЬЮ-ІОРКЪ
1919

PG 3462 M35 1919

> LIBRARY 758910.

UNIVERSITY OF TORONTO

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Кажлый день надъ рабочей слободкой, въ дымномъ, масляномъ воздухъ, дрожалъ и ревълъ фабричный гудокъ, и, послушные вову силы пара, изъ маленькихъ сфрыхъ домовъ суетливо выбъгали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успавшіе осважить сномъ свои мускулы. Въ холодномъ сумракв они шли по узкой, немощеной улицъ къ высокимъ каменнымъ клъткамъ фабрики, а она съ равнодушной увъренностью ждала ихъ, освъщая людямъ грязную дорогу десятками своихъ жирныхъ, квадратныхъ глазъ. Грязь чмокала подъ ногами, насмъщливо сожалвя о чемъ-то. Раздавались хриплыя восклицанія сонныхъ голосовъ, раздражительная ругань зло рвала воздухъ, а навстръчу людямъ плыли глухіе звуки-тяжелая возня машинъ, недовольное ворчаніе пара. Угрюмо и строго маячили высокія черныя трубы, поднимаясь надъ слободкой, точно толстыя палки.

Вечеромъ, когда садилось солнце и на стеклахъ домовъ устало блестѣли его красные лучи, фабрика выкидывала людей изъ своихъ каменныхъ нѣдръ, словно отработанный шлакъ, и они снова шли по улицамъ, закопченные, съ черными лицами, распространяя въ воздухѣ липкій запахъ машиннаго масла и блестя голодными зубами. Теперь въ ихъ голосахъ звучало оживленіе и даже радость — на сегодня кончилась каторга труда, дома ждалъ ужинъ и отдыхъ.

День быль проглочень фабрикой, машины высосали изъ мускуловъ людей столько силы, сколько имъ было нужно. День былъ безследно вычеркнуть изъ жизни, человекъ сделаль еще щагъ къ своей могиле, но онъ видель

близко передъ собой наслаждение отдыха, радости дымнаго кабака и — былъ доволенъ.

По праздникамъ спали часовъ до десяти, потомъ, люди солидные и женатые, одвались въ свое лучшее платье и шли слушать объдню, попутно ругая молодежь за ея равнодушіе къ церкви. Изъ церкви возвращались домой, ъли пироги и снова ложились спать — до веечра.

Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того, чтобы всть, много пили, раздражая безсильный желудокъ острыми ожогами водки.

Вечеромъ лѣниво гуляли по улицамъ, и тотъ, кто имѣлъ галоши, надѣвалъ ихъ, если даже было сухо, а имѣя дождевой зонтикъ, носилъ его съ собой, хотя-бы свѣтило солнце.

Встрвчаясь другь съ другомъ говорили о фабрикв, о машинахъ, ругали мастеровъ, — говорили и думали только о томъ, что было связано съ работой. Одинокія искры неумвлой, безсильной мысли едва мерцали въ скучномъ однообразіи дней. Возвращаясь домой ссорились съ женами и часто били ихъ, не щадя кулаковъ. Молодежь сидъла въ трактирахъ или устраивала вечеринки другъ у друга, играла на гармоникахъ, пѣла похабныя, некрасивыя ивсни, танцовала, сквернословила и пила. Истомленные трудомъ люди пьянвли быстро, и во всвхъ грудяхъ пробуждалось непонятное, бользненное раздражение. требовало выхода. И цёнко хватаясь за каждую возможность разрядить это тревожное чувство, люди изъ-за пустяковъ бросались другь на друга съ вдкимъ озлобленіемъ звърей. Возникали кровавыя драки. Порою онъ кончались тяжкими увъчьями, изръдка — убійствами.

Въ отношеніяхъ людей всего больше было чувства подстерегающей злобы, и оно было такое-же застарѣлое, какъ и неизлѣчимая усталость мускуловъ. Люди рождались съ' этою болѣзнью души, наслѣдуя ее отъ отцовъ, и она черною тѣнью сопровождала ихъ до могилы, побуждая въ теченіе жизыл къ ряду поступковъ, отвратительныхъ своей без-

По праздникамъ молодежь являлась домой поздно ночью въ разорванной одеждѣ, въ грязи и пыли, съ разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными товарищамъ ударами, или оскорбленная ими, въ гнѣвѣ или слезахъ обиды, пьяная и жалкая, несчастная и противная. Иногда парней приводили домой матери, отцы. Они отыскивали ихъ гдѣ-нибудь на улицѣ или въ кабакахъ безчувственно пьяными, скверно ругали, били кулаками мягкія. разжиженныя водкой тѣла дѣтей, потомъ болѣе или менѣе заботливо укладывали ихъ спать, чтобы рано утромъ, когда въ воздухѣ темнымъ ручьемъ потечеть сердитый ревъ гудка, разбудить ихъ для работы.

Ругали и били дѣтей тяжело, но, въ то же время, пьянство и драки молодежи казались старикамъ вполнѣ законнымъ явленіемъ — когда отцы были молоды, они тоже пили и дрались, ихъ тоже били матери и отцы. Жизнь всегда была такова — она ровно и медленно текла куда-то мутнымъ потокомъ годы и годы и вся была связана крѣпкими, давними привычками думать и дѣлать одно и тоже изо дня въ день. И, казалось, никто не имѣлъ времени, ни желанія попытаться измѣнить ее.

Изредка въ слободку приходили откуда-то посторонніе люди. Сначала они обращали на себя вниманіе просто тёмъ, что были чужіе, затёмъ возбуждали къ себё легкій, внёшній интересъ разсказами о мёстахъ, гдё они работали, потомъ новизна стиралась съ нихъ, къ нимъ привыкали, и они становились незамётными. Изъ ихъ разсказовъ было ясно: жизнь рабочаго ведё одинакова. А если это такъ — о чемъ-же разговаривать?

Но иногда нѣкоторые изъ нихъ говорили что-то чужое, неслыханное въ слободкѣ. Съ ними не спорили, но слушали ихъ странныя рѣчи недовѣрчиво. Эти рѣчи у однихъ возбуждали слѣпое раздраженіе, у другихъ смутную тревогу, третьихъ безпокоила легкая тѣнь надежды на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мѣшающую тревогу.

Замътивъ въ чужомъ необычное, слобожане долго не могли забыть ему это и относились къ человъку, непохожему на нихъ, съ безотчетнымъ опасеніемъ. Они точно боялись, что человъкъ броситъ въ жизнь что-нибудь такое, что нарушитъ ея уныло правильный ходъ, хотя тяжелый, но спокойный. Люди привыкли, чтобы жизнь давила ихъ всегда съ одинаковой силой и, не ожидая никакихъ измъненій къ лучшему, они считали всъ измъненія способными только увеличить гнетъ.

И отъ людей, которые говорили новое — слобожане молча сторонились. Тогда эти люди исчезали, снова уходя куда-то, а оставаясь на фабрикѣ, они жили всторонѣ, если не умѣли слиться въ одно цѣлое съ однообразной массой слобожанъ...

Поживъ такой жизнью лёть пятьдесять — человёкъ умираль.

#### II.

Такъ жилъ и слесарь Михаилъ Власовъ, человѣкъ угрюмый, съ маленькими глазами, которые смотрѣли изъ-подъ густыхъ бровей подозрительно, съ нехорошей усмѣшкой. Онъ былъ лучшимъ слесаремъ на фабрикѣ и первымъ силачемъ въ слободкѣ. Но онъ держался съ начальствомъ грубо и поэтому зарабатывалъ мало, каждый праздникъ кого-нибудь избивалъ, и всѣ его не любили, боялись. Его тоже пробовали бить и не однажды, но безуспѣшно. Когда Власовъ видѣлъ, что на него идутъ люди, онъ хваталъ въ руки камень, доску, кусокъ желѣза и, широко разставивъ ноги, молча ожидалъ враговъ. Лицо его, заросшее отъ глазъ до шен черной бородой, и волосатыя руки внушали всѣмъ страхъ. Особенно боялись его глазъ, — маленькіе и острые, они сверлили людей точно стальные буравчики, и каждый, кто встрѣчался съ ихъ взглядомъ, чувствовалъ

передъ собой дикую силу, недоступную страху, готовую бить безпощадно.

- Ну, расходись, сволочь! глухо говориль онъ. Сквозь густые волосы на его лицѣ страшно сверкали крупные, желтые зубы. Люди расходились, ругая его трусливо воющей руганью.
- Сволочь! кратно говориль онъ вслѣдъ имъ, и глаза его блестѣли острой, какъ шило, усмѣшкой. Потомъ, держа голову вызывающе прямо, онъ шелъ слѣдомъ за ними и порою вызывалъ:
  - Ну, кто смерти хочеть?

Никто не хотвлъ.

Говорилъ онъ мало и "сволочь" — было его любимое слово. Имъ онъ называлъ начальство фабрики и полицію, съ нимъ онъ обращался къ жент.

— Ты, сволочь, не видишь — штаны разорвались! Когда Павлу, сыну его, было четырнадцать лёть — Власову захотёлось оттаскать его за волосы еще разъ. Но Павель взяль въ руки тяжелый молотокъ и кратко сказаль:

- Не тронь...
- Чего? спросиль отець, надвигаясь на высокую и тонкую фигуру сына, какъ тънь на березу.
  - Будеть! сказалъ Павелъ. Больше я не дамся... И широко раскрывъ глаза, онъ взмахнулъ молоткомъ.

Отецъ посмотрѣлъ на него, спряталъ за спину свои мохнатыя руки и, усмѣхаясь, проговорилъ:

— Ладно...

Потомъ тяжело вздохнулъ и добавиль:

— Эхъ ты, сволочь...

Вскорт послт этого онъ сказалъ жент:

- Денегъ съ меня больше не спрашивай... **тебя и Г**ашка прокормитъ...
- A ты все пропивать будень? осмѣлилась она спросить его.

Онъ, ударивъ кулакомъ по столу, заявилъ:

— Не твое дёло... сволочь! Я любовницу заведу...

Любовницы онъ не завель, но съ того времени почти два года, вплоть до смерти своей, не замѣчаль сына и не говориль съ нимъ.

Была у него собака, такая-же большая и мохнатая, какъ самъ онъ. Она каждый день провожала его на фабрику и каждый вечеръ ждала его у воротъ. По праздникамъ Власовъ отправлялся ходить по кабакамъ. Ходилъ онъ молча и, точно желая найти кого-то, парапаль своими глазами лица людей. И собака весь день ходила за нимъ, опустивъ большой, пышный хвость. Возвращаясь домой пьяный, онъ садился ужинать и кормиль собаку изъ своей чашки. Онъ ее не билъ, не ругалъ и не ласкалъ никогда. Послв ужина онъ сбрасываль посуду со стола на полъ, если жена не успъвала во время убрать ее, ставилъ передъ собой бутылку водки и, опираясь спиной о ствну, глухимъ голосомъ, наводившимъ тоску, выль песню, широко открывая роть и закрывь глаза. Заунывные, некрасивые звуки путались въ его усахъ, сбивая съ нихъ хлебныя крошки, слесарь расправляль волосы бороды и усовъ толстыми пальцами и-пълъ. Слова пъсни были какія-то непонятныя, растянутыя, мелодія напоминала о зимнемъ вов волковъ. Пълъ онъ до поры, пока въ бутылкъ была водка, а потомъ валился бокомъ на лавку или опускалъ голову на столь и такъ спаль до гудка. Собака лежала рядомъ съ нимъ.

Умеръ онъ отъ грыжи и умиралъ долго. Дней пять, весь почернввшій, онъ ворочался на постели, плотно закрывъ глаза, и скрипълъ зубами. Иногда говорилъ жень:

— Дай мышьяку... отрави...

Она приводила доктора, онъ велёлъ поставить Михаилу припарки, но сказалъ, что необходима операція, и больного нужно сегодня-же везти въ больницу.

— Пошель къ черту... я самъ умру... сволочь! — сказалъ Михаилъ.

А когда докторъ ушелъ и жена со слезами стала уго-

варивать его согласиться на операцію, онь сжаль кулакь и, погрозивь ей, заявиль:

— Не смъй... выздоровлю — тебъ хуже будеть!

Онъ умеръ утромъ, въ тѣ минуты, когда гудокъ звалъ на работу. Въ гробу лежалъ съ открытымъ ртомъ, но брови у него были сердито нахмурены. Хоронили его жена, сынъ, собака, старый пьяница и воръ Данило Вѣсовщиковъ, прогнанный съ фабрики, и нѣсколько слободскихъ нищихъ. Жена плакала тихо и немного, Павелъ не плакалъ. Слобожане, встрѣчая на улицѣ гробъ, останавливались и крестясь говорили другъ другу:

- Чай, Палагея-то рада-радешенька, что померъ онъ... Нъкоторые поправляли...
- Не померъ, а издохъ...

Когда гробъ зарыли, — люди ушли, а собака осталась и, сидя на свёжей землё, долго и молча нюхала могилу. Черезъ нёсколько дней кто-то убилъ ее...

#### Ш.

Спустя недёли двё послё смерти отца, въ воскресенье, Павлъ Власовъ пришелъ домой сильно пьяный. Качаясь, онъ пролёзъ въ передній уголъ и, ударивъ кулакомъ по столу, какъ это дёлаль отецъ, крикнулъ матери:

— Ужинать!..

Мать подошла къ нему, свла рядомъ и обняла сына, притягивая голову его къ себв на грудь. Онъ, упираясь рукой въ плечо ей, сопротивлялся и кричалъ:

- Мамаша... живо!..
- Дурачекъ ты! печально и ласково сказала мать, одолѣвая его сопротивленіе.
- И я курить буду дай мнв отцову трубку... тяжело двигая непослушнымъ языкомъ, бормоталъ Павелъ.

Онъ напился впервые. Водка ослабила его тёло, но не погасила сознанія, и въ голов'є стучаль вопрось:

— Пьянъ?.. Пьянъ?..

Его смущали ласки матери и трогала печаль въ ел глазахъ. Хотълось плакать и, чтобы подавить это желаніе, онъ старался притвориться болье пьянымъ, чъмъ былъ.

А мать гладила рукой его потные, спутанные волосы и тихо говорила:

— Не надо-бы этого тебв...

Его начало тошнить. Послѣ бурнаго припадка рвоты мать уложила его въ постель, накрывъ блѣдный лобъ мокрымъ полотенцемъ. Онъ немного отрезвѣлъ, но все подънимъ и вокругъ него волнообразно качалось, у него отяжелѣли вѣки и, ощущая во рту скверный горькій вкусъ, онъ смотрѣлъ сквозь рѣсницы на большое лицо матери и безсвязно думалъ:

— Видно рано еще мнѣ... другіе пьють и — ничего... а меня тошнить...

Откуда-то издали доносился мягкій голось матери:

— Какимъ кормильцемъ ты будешь мнв, если пить начнешь...

Плотно закрывь глаза, онъ сказаль:

— Всв пьють...

Мать тяжело вздохнула. Онь быль правь. Она сама знала, что кромѣ кабака людямь негдѣ почерпнуть радости, кромѣ водки нѣть у нихъ наслажденія. Но, всетаки, сказала:

— А ты — не пей! За тебя, сколько надо, отець выпиль... И меня онъ намучиль довольно... такъ ужъ ты-бы пожалъль мать, а?

Слушая печальныя, мягкія слова, Павелъ вспоминаль, что при жизни отца мать была незамѣтна въ домѣ, молчалива и всегда жила въ тревожномъ ожиданіи побоевъ. Избѣтая встрѣчъ съ отцомъ, онъ мало бывалъ дома послѣднее время, отвыкъ отъ матери и теперь, постепенно трезвѣя, пристально смотрѣлъ на нее.

Была она высокая, немного сутулая, ея грузное тёло, разбитое долгой работой и побоями мужа, двигалось безшумно и какъ-то боокмъ, точно она всегда боялась задёть за что-то. Широкое, овальное лицо, изрёзанное морщинами и одутловатое, освёщалось темными глазами, тревожно-грустными, какъ у большинства женщинъ въ слободкв. Надъ правой бровью былъ глубокій шрамъ, онъ немного поднималъ бровь кверху, казалось, что и правое ухо у нея выше, и это придавало ея лицу такое выраженіе, какъ будто она всегда пугливо прислушивалась... Въ густыхъ, темныхъ волосахъ блестёли сёдыя пряди, точно внаки тяжелыхъ ударовъ... Вся она была мягкая, печальная, покорная...

И по щекамъ ея медленно текли слезы.

— Подожди, не плачь! — тихо попросиль сынъ. — Дай мив испить.

- Я тебъ со льдомъ принесу воды...

Но когда она воротилась, онъ уже заснулъ. Она постояла надъ нимъ съ минуту, стараясь дышать ре громко, ковить въ ея рукв дрожаль, и ледъ тихо бился о жесть. Потомъ, поставивъ ковить на столъ, она опустилась на колени передъ образами и молча начала молиться. Въ стекла оконъ бились звуки темной, пьяной жизни. Во тъмв и сырости осенняго вечера визжала гармоника, кто-то громко пелъ песню, кто-то ругался скверными, гнилыми словами, и тревожно звучали раздраженные, усталые голоса женщинъ...

Жизнь въ маленькомъ домѣ Власовыхъ потекла однообразно, но болѣе тихо и спокойно, чѣмъ прежде и нѣсколько иначе, чѣмъ вездѣ въ слободѣ. Домъ ихъ стоялъ на краю слободы, у невысокаго, но крутого спуска къ болоту. Треть дома занимала кухня и отгороженная отъ нея тонкой, не доходящей до потолка переборкой маленькая комнатка, въ которой спала мать. А остальныя двѣ трети представляли собой квадратную комнату съ двумя окнами; въ одномъ углу ея стояла кровать Павла, въ переднемъ столъ и двѣ лавки. Нѣсколько стульевъ, комодъ для бѣлья, на немъ маленькое зеркало, сундукъ съ платьемъ, часы на стѣнѣ и двѣ иконы въ углу — вотъ и все. Навелъ старался жить какъ всё. Онъ сдёлалъ все, что надо молодому парню: купилъ себё гармонику, рубашку съ накрахмаленной грудью, яркій галстухъ, галоши, трость и внёшне сталъ такой-же, какъ всё подростки его лётъ. Ходилъ на вечеринки, выучился танцовать кадриль и польку, по праздникамъ возвращался домой выпивши и всегда сильно страдалъ отъ водки. На утро болёла голова, мучила изжога, лицо было блёдное, скучное.

Однажды мать спросила его:

— Ну, что, весело тебѣ было вчера?

Онъ отвѣтилъ съ угрюмымъ раздраженіемъ:

— Тоска зеленая!.. Всё какъ машины... Я лучше удить рыбу буду... или — куплю себё ружье.

Работаль онь усердно, безъ прогуловъ и штрафовъ, быль молчаливь, и голубые, большіе, какъ у матери его, глаза смотръли недовольно... Онъ не купилъ себъ ружья и не сталь удить рыбу, но зам'ятно сталь уклоняться съ торной дороги для всёхъ: все реже посёщаль вечеринки и хотя по праздникамъ куда-то уходилъ, но возвращался трезвый. Мать незамётно, но зорко слёдила за нимъ и видела, что смуглое лицо сына становится все острее, глаза смотрять все болве серьезно и губы его сжались странно строго. Казалось, онъ всегда молча сердится на что-то или его сосеть болёзнь. Раньше въ нему заходили товарищи, теперь, не заставая его дома, они перестали являться. Матери было пріятно видёть, что сынъ ея становится непохожимъ на фабричную молодежь, но когда она вамътила, что онъ сосредоточенно и упрямо выплываеть куда-то далеко всторону изъ темнаго потока однотонной жизни — это вызвало въ душт ея чувство смутнаго опасенія.

Онъ началъ приносить съ собой книги и сначала старался читать ихъ незамѣтно, а прочитавъ, куда-то пряталъ. Иногда онъ выписывалъ изъ книжекъ что-то на отдѣльную бумажку и тоже пряталъ ее...

- Ты, можеть, нездоровъ, Павлуша? спра**шивала** она его иногда.
  - Нать, я здоровь! отвачаль онь.
  - Худой ты очень! вздохнувъ говорила мать. Онъ молчалъ.

Говорили они мало и мало видели другь друга. Утромъ онъ молча пиль чай и уходиль на работу, въ полдень явдялся объдать, за столомъ перекидывались незначительными словами, и снова онъ исчезалъ вплотъ до вечера. А вечеромъ онъ тщательно умывался, ужиналъ и после долго читалъ свои книги. По праздникамъ уходилъ съ утра, возвращался поздно ночью. Она знала, что онъ ходить въ городъ, бываеть тамъ въ театръ, но къ нему изъ города никто не являлся. Ей казалось, что съ теченіемъ времени сынъ говорилъ все меньше и, въ тоже время, она замвчала, что порою, и все чаще, онъ употребляль какія-то новыя слова, непонятныя ей, а привычныя для нея, грубыя и ръзкія выраженія — выпадають изъ его ръчи. Въ поведеніи его явилось много мелочей, обращавшихъ на себя вниманіе: онъ бросиль щегольство, сталь больше заботиться о чистоть тыла и платья, двигался свободные, ловчые и, становясь наружно проще, мягче, возбуждаль у матери тревожное внимание къ себъ. И въ его отношении къ матери было что-то новое: онъ иногда подметалъ полъ въ комнать, самъ убираль по праздникамъ свою постель и, вообще, незамътно, старался облегчить ея трудъ. не ділаль этого въ слободі...

Однажды онъ принесъ и повъсилъ на стънку картину — трое людей раговаривая шли куда-то легко и бодро.

— Это воскресшій Христосъ идеть въ Эммаусь! — объясниль ей Павель.

Матери понравилась картина, но она подумала:

— Христа почитаешь, а въ церковь не ходишь...

Потомъ на ствнахъ явилось еще нъсколько картичъ, и все больше становилось книгъ на полкъ, красиво сдъланной Павлу товарищемъ столяромъ. Комната приняла пріятный видъ.

Онъ говорилъ ей "вы" и называлъ ее "мамаша", но иногда, вдругъ, обращался къ ней съ короткими словами:

— Ты, мать, пожалуйста, не безпокойся, я поздно ворочусь домой...

Ей это нравилось, въ его словахъ она чувствовала чтото серьезное и крвикое.

Но росла ея тревога. Не становясь отъ времени яснѣе, она все болѣе остро щекотала сердце предчувствіемъ чегото необычнаго. Порою у матери являлось легкое недовольство сыномъ, и она думала:

— Всё люди — какъ люди, а онъ — какъ монахъ... Ужъ очень строгъ... не по годамъ это...

Иногда она думала:

— Можеть онъ тамъ дѣвицу себѣ завелъ какую-нибудь? Но возня съ дѣвицами требуетъ денегъ, а онъ отдавалъ ей свой заработокъ почти весь.

Такъ шли недёли, мёсяцы и незамётно прошло два года странной, молчаливой жизни, полной смутныхъ думъ и опасеній, все возраставшихъ.

#### IV.

Однажды послё ужина Павель опустиль занавёску на окнё, сёль въ уголь и сталь читать, повёсивь на стёнку надъ своей головой жестяную лампу. Мать убрала посуду и, выйдя изъ кухни, осторожно подошла къ нему. Онъ подняль голову и вопросительно взглянуль ей въ лицо.

- Ничего, Паша, это я такъ!.. посившно сказала она и ушла, смущенно двигая бровями. Но, постоявъ среди кухни съ минуту неподвижно, задумчивая и озабоченная, она чисто вымыла руки и снова вышла къ сыну.
- Хочу я спросить тебя, тихонько сказала она, что ты все читаешь?

Онъ сложилъ книжку.

#### — Ты сядь, мамаша...

Мать грузно опустилась рядомъ съ нимъ и выпрямилась, насторожилась, ожидая чего-то важнаго.

Не глядя на нее, негромко, и почему-то очень сурово, Павель заговориль:

— Я читаю запрещенныя книги. Ихъ запрещаютъ читать потому, что онъ говорять правду о нашей, о рабочей жизни... Онъ печатаются тихонько, тайно и если ихъ у меня найдуть — меня посадять въ тюрьму... въ тюрьму за то, что я хочу знать правду... Поняла?

Ей вдругъ стало трудно дышать. Широко открывъ глаза, она смотрѣла на сына, и онъ казался ей новымъ, чуждымъ. У него былъ другой голосъ — ниже, гуще и звучнѣе. Онъ щипалъ пальцами тонкіе, пушистые усы и странно, исподлобья смотрѣлъ куда-то въ уголъ. Ей стало страшно за сына и жалко его.

— Зачемъ-же ты это, Паша? — проговорила она.

Онъ поднялъ голову, взглянулъ на нее и негромко, спокойно отвътилъ:

### — Хочу знать правду.

Голосъ его звучалъ тихо, но твердо, глаза блествли упрямо. Она сердцемъ поняла, что сынъ ея обрекъ себя навсегда чему-то тайному и страшному. Всегда и все въ жизни казалось ей неизбъжнымъ, она привыкла подчиняться не думая и теперь только заплакала тихонько, не находя словъ въ сердцв, сжатомъ горемъ и тоской.

- Не плачь! говориль Павель ласково и тихо, а ей казалось, что онъ прощается.
- Подумай, какою жизнью мы живемъ? Вотъ тебѣ сорокъ лѣтъ, а развѣ ты жила? Отецъ тебя билъ... я теперь понимаю, что онъ на твоихъ бокахъ вымѣщалъ свое горе... горе своей жизни... оно давило его, а онъ не понималь откуда оно. Онъ работалъ тридцать лѣтъ, началъ работатъ, когда вся фабрика помѣщалась въ двухъ корпусхъ, а теперь вотъ ихъ семь!.. Фабрики ростутъ, а люди умираютъ въ работѣ на нихъ...

Она слушала его со страхомъ и жадностью. Глаза у него горѣли красиво и свѣтло, опираясь грудью на столъ, онъ подвинулся ближе къ матери и говорилъ ей прямо въ лицо, мокрое отъ слезъ, свою первую рѣчь о правдѣ, понятой имъ. Со всею силой юности и жаромъ ученика, гордаго своими знаніями, свято вѣрующаго въ ихъ истину, онъ говорилъ о томъ, что было ясно для него и говорилъ не столько для матери, сколько провѣряя самого себя. Порою онъ останавливался, не находя словъ, и тогда видѣлъ передъ собой огорченное лицо, на которомъ тускло блестѣли затуманенные слезами, добрые глаза. Они смотрѣли со страхомъ, съ недоумѣніемъ. Ему было жалко мать, онъ начиналъ говорить снова, но уже о ней, о ея жизни.

— Какія радости ты знала? — спрашиваль онъ. — Чёмъ ты можешь помянуть прожитое?

Она слушала и печально качала головой, чувствуя чтото новое, невёдомое ей, скорбное и радостное, и оно мягко ласкало ея наболёвшее сердце. Такія рёчи о себё, о своей жизни она слышала впервые, и он'я будили въ ней давно уснувшія, неясныя думы, тихо раздували угасшія чувства смутнаго недовольства жизнью — думы и чувства дальней молодости. Она говорила о жизни съ подругами, говорила подолгу, обо всемь, но всів, и она сама, только жаловались, никто не объясняль — почему жизнь такъ тяжела и трудна... А воть теперь передъ нею сидить ея сынь, и то, что говорять о ней его глаза, лицо, слова — все это задіваеть за сердце, наполняя его чувствомъ гордости за сына, который вёрно поняль жизнь своей матери, правду говорить ей о ея страданіяхь, жаліветь ее.

Матерей — не жальють.

Она это знала. Она не понимала того, что Павель говориль не о ней, но все, что говориль онь о ея женской жизни — была горькая, знакомая правда. Поэтому ей казалось, что каждое слово его полно правды, и въ груди у нея тихо трепеталь клубокъ ощущеній, все болье согрывавшій ее незнакомой лаской.

- Что-же ты хочешь дѣлать? спросила она, перебивая его рѣчь.
- Учиться, а потомъ учить другихъ. Намъ, рабочимъ, надо учиться. Мы должны узнать, должны понять отчего жизнь такъ тяжела для насъ.

Ей было сладко видёть, что его голубые глаза, всегда серьезные и строгіе, теперь горёли такъ мягко и освёщали въ немъ что-то рёдкое для нея. На ея губахъ играла довольная, тихая улыбка, хотя въ морщинахъ щекъ еще дрожали слезы. Въ ней колебалось двойственное чувство гордости сыномъ, который хочетъ всёмъ людямъ добра, жалѣетъ всёхъ, видить горе жизни и, въ тоже время, она не могла забыть о его молодости и о томъ, что онъ говоритъ не такъ, какъ всё, что онъ одинъ рёшилъ вступить въ споръ съ этой привычной для всёхъ и для нея жизнью... Ей хотёлось сказать ему:

— Милый, что ты можешь сдёлать? Сомнуть тебя... пропадешь!

Но она боялась пом'вшать себ'в любоваться сыномъ, который, вдругь, открылся передъ нею такимъ новымъ, умнымъ... и немного чужимъ для нея.

Павель видёль улыбку на губахъ матери, вниманіе на лицё, любовь въ ен глазахъ, ему казалось, что онъ заставиль ее понять свою правду, и юная гордость силою слова возвышала его вёру въ себя. Охваченный возбужденіемъ, онъ все говориль, то усмёхаясь, то хмуря брови, порою въ его словахъ звучала ненависть, и когда мать слышала ен звенящія, жесткія слова, она, пугаясь, качала головой и тихо спрашивала сына:

- Такъ-ли, Паша?
- Такъ! отвъчаль онъ твердо и кръпко. И разсказываль ей о людяхъ, которые желая добра народу, съяли въ немъ правду, а за это враги жизни ловили ихъ, какъ звърей, сажали въ тюрьмы, посылали въ каторгу...
- Я такихъ людей видёлъ! горячо воскликнулъ онъ. Это лучшіе люди на землё!

Въ ней эти люди возбуждали страхъ, и она хотъла спросить сына:

— Такъ-ли, Паша?

Но не рѣшилась и, замирая, слушала разсказы о людяхъ, непонятныхъ ей, научившихъ ея сына говорить и думать столь опасно для него. Наконецъ она сказала ему:

- Скоро свѣтать будеть... легъ-бы, уснулъ!.. Вѣдь на работу идти...
- Да, я сейчасъ лягу! согласился онъ. И, наклонясь къ ней, спросиль:
  - Поняла ты меня?
- Поняла! вздохнувъ отвѣтила она. Изъ глазъ ея снова покатились слезы и, всхлипнувъ, она добавила: Пропадешь ты!

Онъ всталъ, прошелся по комнатъ, потомъ сказалъ:

- Ну, вотъ, ты теперь знаешь, что я дёлаю, куда хожу... я теб'в все сказалъ! Я прошу тебя, мать, если ты меня любишь не м'ёшай мнё!..
- Голубчикъ ты мой! воскликнула она. Можетъ лучше-бы для меня не знать ничего!

Онъ взялъ ея руку и крвико стиснулъ въ своихъ.

Ее потрясло слово "мать", сказанное имъ съ горячей силой, и это пожатіе руки, новое и странное.

— Ничего я не буду дѣлать! — прерывающимся голосомъ сказала она. — Только береги ты себя... береги!

Не зная чего нужно беречься, она тоскливо прибавила:

— Худвешь ты все...

И обнявъ его крѣпкое, стройное тѣло ласкающимъ теплимъ взглядомъ, заговорила торопливо и тихо:

— Богъ съ тобой! Живи, какъ хочешь, не буду я тебѣ мѣшать. Только объ одномъ прошу — не говори съ людьми безъ страха! Опасаться надо людей — ненавидять всѣ другъ друга! Живутъ жадностью, живутъ завистью. Всѣ рады зло сдѣлать... Какъ начнешь ты ихъ обличать, да судить — возненавидятъ они тебя, погубятъ!

Сынъ стояль въ дверяхъ, слушая тоскливую речь, а когда мать кончила, онъ улыбаясь сказалъ:

— Люди-илохи, да... Но когда я узналь, что на свете есть правда — люди стали лучше!..

Онъ снова улыбнулся и продолжалъ:

— Самъ не понимаю, какъ это вышло! Съ дътства всъхъ боялся... сталъ подростать — началъ ненавидъть... которыхъ за подлость, которыхъ — и не внаю за что... такъ, просто! А теперь всъ для меня по другому встали... жалко всъхъ, что-ли? Не могу понять... но сердце стало мягче, когда узналъ, что не всъ виноваты въ грязи своей...

Онъ замолчалъ, точно прислушиваясь къ чему-то въ самомъ себъ, потомъ негромко и вдумчиво сказалъ:

— Вотъ какъ дышеть правда!

Она взглянула на него и тихо молвила:

- Опасно ты перемвнился, о, Господи!

Когда онъ легъ и уснулъ, мать осторожно встала со своей постели и тихо подошла къ нему. Павелъ лежалъ кверху грудью, и на бълой подушкъ четко рисовалось его смуглое, упрямое и строгое лицо. Прижавъ руки къ груди, мать, босая и въ одной рубашкъ, стояла у его постели, губы ея беззвучно двигались, а изъ глазъ медленно и ровно одна за другой текли большія, мутныя слезы...

#### V.

И снова они стали жить молча, далекіе и близкіе другь другу.

Какъ-то разъ среди недёли, въ праздникъ, Павелъ, уходя изъ дома, сказалъ матери:

- Въ субботу у меня соберутся люди...
- Какіе люди? спросила она.
- Нъкоторые здъщніе... другіе изъ города.
- Изъ города?.. повторила мать, качая головой, и вдругъ всхлипнула.
- Ну, зачёмъ, мамаша? недовольно воскликнулъ Павелъ. — О чемъ?

Она, утирая лицо фартукомъ, тихо ответила:

— Не знаю... такъ ужъ...

Онъ прошелся по комнатѣ **и, остановясь передъ ней**, спросилъ:

- Боишься?
- Боюсь!.. созналась она. Эти, изъ города... кто ихъ знаетъ?

Онъ наклонился къ ея лицу и сердито, точно его отецъ, проговорилъ:

— Отъ страха всё мы и пропадаемъ! А которые командуютъ нами — они пользуются страхомъ и еще больше запугиваютъ насъ. Пойми ты — будутъ люди бояться — будутъ гнитъ, вснъ какъ березы на болотё... Надо осмётъть, пора!

Онъ отошелъ въ уголъ и оттуда сказалъ:

— Все равно — собираться у меня будуть

Мать тоскливо взывала:

— Не сердись! Какъ мнѣ не бояться? Всю жизнь въ страхѣ жила... вся душа обросла имъ

Негромко и мягче онъ сказалъ:

— Ты прости меня... иначе мнв нельзя!

И ушелъ.

Три дня у нея дрожало сердце, замирая каждый разъ, какъ она вспоминала, что вотъ, въ домъ придутъ чужіе люди. Она не могла себв представить ихъ, но ей казалось, что они — страшные. Это они указали сыну дорогу, по которой онъ идетъ...

Въ субботу вечеромъ Павелъ пришелъ съ фабрики, умылся, переодълся и, снова уходя куда-то, сказалъ, не глядя на мать:

— Придуть — скажи, что я сейчасъ ворочусь... Пусть подождуть. И, пожалуйста, не бойся... Люди, какъ люди.

Она безсильно опустилась на лавку. Сынъ хмуро взглянуль на нее и предложиль:

— Можетъ быть, ты... уйдешь куда-нибудь?

Это ее обидъло. Отрицательно качнувъ головой, она сказала:

— Нътъ... все равно! Зачъмъ-же?

Былъ конецъ ноября. Днемъ на мерзлую землю выполь сухой, мелкій снёгъ, и теперь было слышно, какъ онъ скрипить подъ ногами уходившаго сына. Къ стекламъ окна неподвижно прислонилась густая тьма, враждебно подстерегая что-то. Мать, опираясь руками въ лавку, сидёла и, глядя на дверь, ждала...

Ей казалось, что во тьмѣ со всѣхъ сторонъ къ дому осторожно крадутся, согнувшись и оглядываясь по сторонамъ, чужіе люди, странно одѣтые, молчаливые. Вотъ ктото уже ходитъ вокругъ дома, шаритъ руками по стѣнѣ.

Сталъ слышенъ свистъ. Онъ извивался въ тишинъ тонкой струйкой, печальный и мелодичный, задумчиво плуталъ въ пустынъ тьмы, искалъ чего-то и приближался... И вдругъ исчезъ подъ окномъ, точно воткнувшись въ дерево стъны.

Въ ствнахъ зашаркали чьи-то ноги, мать вэдрогнула и, напряженно поднявъ брови, встала.

Дверь отворили. Сначала въ комнату всунулась голова, въ большой, мохнатой шапкъ, потомъ, согнувшись, медленно пролъзло длинное тъло, выпрямилось, не торопясь подняло правую руку и шумно вздохнувъ, густымъ, груднымъ голосомъ сказало:

— Добрый вечеръ!

Мать молча поклонилась.

— А Павла дома еще нѣту?

Человѣкъ медленно снялъ мѣховую куртку, поднялъ одну ногу, смахнулъ шанкой снѣгъ съ сапога, потомъ то же сдѣлалъ съ другой ногой, бросилъ шанку въ уголъ и, качаясь на длинныхъ ногахъ, пошелъ въ комнату. Подошелъ къ стулу, осмотрѣлъ его, какъ-бы убѣждаясь въ его прочности, наконецъ сѣлъ и, прикрывъ ротъ рукой, вѣвнулъ. Голова у него была правильно круглая и гладко острижена, бритыя щеки и длинные усы концами внизъ. Внимательно осмотрѣвъ комнату большими, выпуклыми глазами сѣраго цвѣта, онъ положиль ногу на ногу и, качаясь на стулѣ, спросилъ:

- Что-жъ это ваша хата, или нанимаете? Мать, сидя противъ него, отвътила:
- Нанимаемъ...
- Неважная хата! зам'ятиль онъ.
- Паша скоро придеть, вы подождите! тихо попросила мать.
- Да я уже и жду! спокойно сказалъ длинный человъкъ.

Его спокойствіе, мягкій голось и простота лица ободряли мать. Онъ смотрѣль на нее открыто, доброжелательно, въ глубинѣ его призрачныхъ глазъ играла веселая искра, а во всей фигурѣ, угловатой, сутулой, съ длинными ногами, было что-то забавное и располагающее къ нему. Одѣть онъ быль въ синюю рубашку и черные шаровары, сунутые въ сапоги. Ей захотѣлось спросить его кто онъ, откуда, давноли знаетъ ея сына, но вдругъ онъ весь покачнулся и самъ спросиль ее:

— Кто-жъ это лобъ пробилъ вамъ, ненько?

Спросиль онъ ласково, съ ясной улыбкой въ глазахъ, но женщину обидъль этотъ вокросъ. Она ножкала губы и, помолчавъ, съ холодной въжливостью освъдомилась:

- А вамъ какое дѣло до этого, батюшка мой? Онъ мотнулся къ ней всѣмъ тѣломъ:
- Да вы не серчайте, чего-же! Я потому спросиль, что у матери моей пріемной тоже голова была пробита, совсёмь воть такъ, какъ ваша. Ей, видите, сожитель пробиль, сапожникъ, колодкой разъ! Она была прачка, а онъ сапожникъ. Она уже послё того какъ приняла меня за сына, нашла его гдё-то, пьяницу, на свое великое горе... Билъ онъ ее, скажу вамъ! У меня со страху кожа лопалась...

Мать почувствовала себя обезоруженной его откровенностью и ей подумалось, что, пожалуй, Павель разсердится на нее за неласковый отвёть этому чудаку. Виновато улыбаясь, она сказала:

— Я не разсердилась, а ужъ очень вы сразу... спросили. Муженекъ это угостилъ меня... царство ему небесное! Вы не татаринъ будете? Человѣкъ дрыгнулъ ногами и такъ широко улыбнулся, что у него даже уши подвинулись къ затылку. Потомъ онъ серьезно сказалъ:

- Нътъ еще... не татаринъ!
- Говоръ у васъ какъ будто не русскій! объяснила мать улыбаясь, понявъ его шутку.
- Онъ лучте русскаго! весело кивнувъ головой сказалъ гость. Я хохолъ изъ города Канева.
  - А давно здёсь?
- Въ городъ жилъ около года... а теперь перешелъ къ вамъ на фабрику, мъсяцъ тому назадъ. Здъсь людей хорошихъ нашелъ сына вашего и другихъ... немного! Здъсь поживу! говорилъ онъ, дергая усы.

Онъ ей нравился и, повинуясь желанію заплатить ему чъмъ-нибудь за его слова о сынъ, она предложила:

- Можеть, чайку выпьете?
- Что-же я одинъ угощаться буду? отвътиль онъ, поднявъ плечи. Вотъ уже, когда всъ соберутся, вы и почевствуйте...

Онъ напомнилъ ей объ ея страхв.

— Ка-бы всё они такіе были! — горячо пожелала она. Снова раздались шаги въ сёняхъ, дверь торопливо отворилась — мать снова встала. Но къ ея удивленію въ кухню вошла бёдно и легко одётая дёвушка, небольшого роста, съ простымъ лицомъ крестьянки и толстой косой

свътлыхъ волосъ. Она тихо спросила:

- Не опоздала я?
- Да нѣть-же! отвѣтиль хохоль, выглядывая изъ комнаты. — Пѣшкомъ?
- Конечно! Вы мать Павла Михайловича? Здравствуйте! Меня зовуть — Наташа...
  - А по батюшкъ? спросила мать.
  - Васильевна... А васъ?
  - Пелагея Ниловна.
  - Ну, вотъ, мы и знакомы.

Да! — сказала мать легко вздохнувъ и съ улыбкой разсматривая дёвушку.

Хохолъ помогалъ ей раздѣваться и спрашивалъ:

- Холодно?
- Въ полв очень! Вътеръ...

Голосъ у нея былъ сочный, ясный, ротъ маленькій, пухлый, и вся она была круглая свѣжая. Раздѣвшись, она крѣпко потерла румяныя щеки маленькими, красными отъ холода руками и быстро прошла въ комнату, звучно топая по полу каблуками ботинокъ.

- Безъ галошъ ходитъ!-мелькнуло въ головѣ матери.
- Да-а... протянула дівушка. Иззябла я... ухъ, какъ!
- А вотъ я вамъ сейчасъ самоварчикъ согрѣю! ваторопилась мать, уходя въ кухню. — Сейчасъ...

Ей, почему-то, казалось, что она давно знаеть эту дѣвушку и любить ее хорошей, жалостливой любовью матери. Она была рада видѣть ее и, представляя себѣ синіе, немного прищуренные глаза гостьи, довольно улыбалась, прислушиваясь къ разговору въ комнатѣ.

- Вы что скучный, Находка? спрашивала дввушка.
- А такъ... негромко отвътиль хохоль. У вдовы глаза хороши... мнъ и подумалось, что, можеть, у матери моей такіе-же? Я, знаете, о матери часто думаю... и все мнъ кажется, что она жива.
  - Вы говорили умерла?
- То пріемная умерла... А я о родной... Кажется мнѣ, что она гдѣ-нибудь въ Кіевѣ милостыню собираеть... И водку пьеть...
  - Почему?
- Да ужъ такъ! И пьяную ее полицейскіе по щекамъ бьютъ...
- Ахъ ты, сердечный! подумала мать и вздохнула. Наташа заговорила что-то быстро, горячо и негромко. Снова раздался звучный голосъ хохла.
  - Э, вы еще молоды, товарищъ... мало вы луку вли!

У каждаго есть мать, а люди — злы. Родить — трудно, научить человъка добру еще труднъе...

- Ишь ты! внутренно воскликнула мать, и ей почему-то захотёлось возразить хохлу, сказать ему, что воть она и рада была бы сына своего научить добру, да сама ничего не знаеть. Но дверь неторопливо отворилась, и вошель Николай Вѣсовщиковъ, сынъ стараго вора Данилы, извѣстный всей слободѣ нелюдимъ. Онъ всегда угрюмо сторонился отъ людей, и всѣ надъ нимъ издѣвались за это. Она удивленно спросила его:
  - Ты... что, Николай?

Онъ посмотрѣлъ на мать маленькими сѣрыми глазами, вытеръ широкой ладонью рябое, скуловатое лицо и, не вдороваясь, глухо спросилъ:

- Павелъ дома?
  - Нѣть.

Онъ заглянуль въ комнату и прошелъ туда, говоря:

- Здравствуйте, товарищи...
- Неужто и онъ? непріязнено подумала мать и очень удивилась, видя, что Наташа протягиваеть ему руку ласково и радостно.

Потомъ пришли двое молодыхъ парней, почти еще мальчики. Одного изъ нихъ мать знала — это былъ племянникъ стараго фабричнаго рабочаго Сизова — Федоръ, остролицый, съ высокимъ лбомъ и курчавыми волосами. Другой, гладко причесанный и скромный, былъ незнакомъ ей, но тоже не страшенъ. Наконецъ явился Павелъ и съ нимъ два молодыхъ человѣка, она знала обоихъ вълицо, это были фабричные. Сынъ ласково сказалъ ей:

- Самоваръ поставила? Вотъ спасибо!
- Можеть, водочки купить? предложила она, не зная какъ выразить ему свою благодарность за что-то, чего еще не понимала.
- Нѣтъ, это лишнее! отозвался Павелъ, раздѣваясь и дружелюбно улыбнулся ей.

Ей вдругъ показалось, что сынъ нарочно преувеличилъ опасность собранія, чтобы подшутить надъ ней.

- Вотъ это и есть запрещенные люди? тихонько спросила она.
  - Эти самые!—отвътилъ Павелъ, проходя въ комнату.
- Эхъ ты!.. проводила она его ласковымъ восклицаніемъ, а про себя снисходительно подумала: — Дитя еще!

#### VI.

Когда самоваръ вскипъть, и она внесла его въ комнату, гости сидъли тъснымъ кружкомъ у стола, а Наташа съ книжкой въ рукахъ помъстилась въ углу подъ лампой.

- Чтобы понять, отчего люди живуть такъ плохо... говорила Наташа.
- И отчего они сами такъ плохи... вставилъ хохолъ.
  - Нужно посмотръть, какъ они начали жить...
- Посмотрите, милые, посмотрите! пробормотала мать, заваривая чай.

Всв замолчали.

- Вы что, мамаша? спросилъ Павель, хмуря брови.
- Я? Она оглянулась и, видя, что всё смотрять на нее, смущенно объяснила:
  - Я такъ, про себя... поглядите, молъ!

Наташа засмѣялась, и Павелъ усмѣхнулся, а хохолъ сказалъ:

- Спасибо вамъ, ненько... за чай!
- Не пили, а ужъ благодарите! отозвалась она и, взглянувъ на сына, спросила:
  - Я въдь не помъщаю?

Отвътила Наташа:

— Какъ-же вы, хозяйка дома, можете помѣшать гостямь?

И дътски жалобно попросила:

— Голубушка! Дайте мив скорве чаю! Вся трясусь...
 стращно ноги извябли!

— Сейчасъ, сейчасъ! — торопливо воскликнула мать. Выпивъ чашку чая, Наташа шумно вздохнула, забросила косу за плечо и начала читать большую книгу въ желтой обложкв, съ картинками. Мать, стараясь не шумвъть посудой, наливала стаканы и, напрягая непривычный мозгъ, вслушивалась въ плавную рвчь дввушки. Ея звучный голосъ сливался съ тонкой, задумчивой пвсней самовара, и въ комнатъ красивой лентой вился, трепеталъ простой и ясный разсказъ о дикихъ людяхъ, которые жили въ пещерахъ и убивали камнями звврей. Это было похоже на сказку, и мать нъсколько разъ взглянула на сына, желая его спросить — что-же въ этой исторіи о дикаряхъ запретнаго? Но скоро она устала слъдить за разсказомъ и стала разсматривать гостей, незамътно для сына и для нихъ.

Павелъ сидълъ рядомъ съ Наташей и онъ былъ красивве всёхъ. Наташа низко наклонилась надъ книгой, часто поправляя сползавшіе ей на виски тонкіе выощіеся волосы. Порою она взмахивала головой и, понизивъ голосъ, говорила что-то оть себя, не глядя въ книгу и ласково скользя глазами по лицамъ слушателей. Хохолъ навалился широкою грудью на уголь стола, косиль глазами, стараясь разсмотрёть издерганные концы усовъ. Вёсовщиковъ сидвлъ на стулв прямо, точно деревянный, упираясь ладонями въ колъна, и его рябое лицо безъ бровей, съ тонкими губами, было неподвижно, точно маска. Не мигая узкими глазами, онъ упорно смотръль на свое лицо, отраженное въ блестящей меди самовара и, казалось, не дышалъ. Маленькій Федя слушаль чтеніе и беззвучно двигаль губами, точно повторяя про себя слова книги, а его товарищъ согнулся, поставивъ локти на колена и подпирая скулы ладонями, задумчиво улыбался. Одинъ изъ парней, пришедшихъ съ Павломъ, былъ рыжій, кудрявый и тонкій, съ веселыми зелеными глазами, ему, должно быть, хотвлось что то сказать и онъ нетерпъливо двигался; другой, свътловолосый и коротко острыженный, гладиль себя ладонью по головь и смотрыть вы поль, лица его не было видно. Въ комнать было хорошо и какъ-то особенно хорошо. Мать чувствовала это особенное, до сей поры невыдомое ей и, подъ журчаніе голоса Наташи, слитаго съ дрожащей пысней самовара, вспоминала шумныя вечеринки своей молодости, грубыя слова парней, отъ которыхъ всегда пахло перегорылой водкой, ихъ циничныя шутки. Вспоминала — и щемящее чувство жалости къ себы самой тихо трогало ея обиженное сердце.

Припомнилось сватовство покойнаго мужа. На одной изъ вечеринокъ онъ поймалъ ее въ темныхъ свняхъ и, прижавъ всвиъ твломъ къ ствнв, спросиль глухо и сердито:

— Замужъ за меня пойдешь?

Ей было больно и сердито, а онъ грубо мялъ ея груди, сопълъ и дышалъ ей въ лицо, горячо и влажно. Она попробовала вывернуться изъ его рукъ, рванулась въ сторону...

— Куда! — зарычаль онь. — Ты отвѣчай мнѣ, ну? Задыхаясь отъ стыда и обиды она молчала.

Кто-то открылъ дверь въ сѣни, и онъ не спѣша выпустиль ее, сказавъ:

— Въ воскресенье сваху пришлю...

И прислалъ.

Мать закрыла глаза, тяжело вздохнувъ.

- Мнт не то надо знать, какъ люди жили, а какъ надо жить! раздался въ комнатт недовольный голосъ Втсовщикова.
  - Вотъ именно! поддержалъ его рыжій, вставая.
- Не согласенъ! крикнулъ Федя.—если мы должны идти впередъ намъ нужно все знать...
  - Върно! Это върно!.. тихо сказалъ курчавый.

Вспыхнулъ оживленный споръ и засверкали слова, точно языки огня въ костръ. Мать не понимала о чемъ кричать. Всъ лица загорълись румянцемъ возбужденія, но никто не злился и не говорилъ знакомыхъ ей ръзкихъ словъ.

— Барышни ственяются! — рвшила она.

Ей нравилось серьезное лицо Наташи, такъ внимательно наблюдавшей за всёми, точно эти парни были дётьми для нея.

- Подождите, товарищи! вдругъ сказала она. И всѣ они замолчали, глядя на нее.
- Правы тв, которые говорять мы должны все знать. Намь нужно зажечь себя самихь свётомъ разума, чтобы темные люди видёли насъ, намь нужно на все ответить честно и вёрно. Нужно знать всю правду, всю ложь...

Хохолъ слушалъ и качалъ въ тактъ ея словамъ головой. Въсовщиковъ, рыжій и другой, приведенный Павломъ фабричный, стояли всъ трое тъсной группой и почему-то не нравились матери.

Когда Наташа замолчала, всталъ Павелъ и спокойно спросилъ:

- Развів мы хотимъ быть только сытыми?
- Нѣтъ! самъ себѣ отвѣтилъ онъ, твердо глядя въ сторону троихъ. Мы хотимъ быть людьми! Мы должны показать тѣмъ, кто сидитъ на нашихъ шеяхъ и закрываетъ намъ глаза, что мы все видимъ, мы не глупы, мы не звѣри и не только ѣсть хотимъ мы хотимъ жить, какъ достойно людей! Мы должны показать врагамъ, что наша каторжная жизнь, которую они намъ навязали, не мѣшаетъ намъ сравняться съ ними въ умѣ, а въ духѣ встатъ выше ихъ!..

Мать слушала его слова, и въ груди ея дрожала гордость за сына — вотъ какъ онъ складно говоритъ!

- Сытыхъ, всетаки, не мало, честныхъ нѣтъ! говорилъ хохолъ. Мы должны построить мостикъ черезъ болото этой гніючей жизни къ будущему царству доброты сердечной, вотъ наше дѣло, товарищи!
- Пришла пора драться, такъ некогда руку лѣчить!
   глухо возразилъ Вѣсовщиковъ.
- Да намъ еще до драки кости поломаютъ! весело вскричалъ хохолъ.

Было уже за полночь, когда они стали расходиться.

**Первыми ушли** Вѣсовщиковъ и рыжій, это снова не понравилось матери.

- Ишь, заторопились! недружелюбно кланяясь имъ подумала мать.
  - Вы проводите меня, Находка? спросила Наташа.
  - А какъ-же! отвътилъ хохолъ.

Когда Наташа одвалась въ кухнв, мать сказала ей:

- Чулочки-то у васъ тонки для такого времени! Ужь вы позвольте, я вамъ шерстяные свяжу?
- Спасибо, Пелагея Ниловна! Они кусаются шерстяные! — отвѣтила Наташа, смѣясь.
- А я вамъ такіе, что не будуть кусаться! сказала Власова.

Наташа смотрёла на нее, немного прищуривъ глаза, и этотъ пристальный взглядъ сконфузилъ мать.

- Вы извините мою глупость... я вёдь отъ души! тихо добавила она.
- Славная вы какая! тоже негромко отозвалась Наташа, быстро пожавь ей руку.
- Доброй ночи, ненько! заглянувъ ей въ глаза, сказалъ хохолъ, согнулся и вышелъ въ сѣни вслѣдъ за Наташей.

Мать посмотрёла на сына — онъ стояль у двери въ комнату и улыбался.

- Ты что смвешься? смущенно спросила она.
- Такъ... весело!
- Конечно, я старая и глупая... но хорошее и я понимаю! — съ легкой обидой замѣтила она.
- Вотъ и славно! отозвался онъ, кивая головой. Вы-бы ложились, пора!..
  - И тебъ пора... Я сейчасъ... лягу!

Она суетилась вокругъ стола, убирая посуду, довольная и даже вспотвымая отъ пріятнаго волненія— она была рада, что все было такъ хорошо и мирно кончилось.

— Хорошо ты придумаль, Павлуша! — говорила она.

- Хорошіе люди это... хохолъ очень милый! И барышня... ахъ, какая умница! Кто она такая?
- Учительница! кратко отвётилъ Павелъ, расхаживая по комнатъ.
- А! То-то бёдная такая!.. Одёта такъ плохо... ахъ, какъ плохо! Долго-ли простудиться? Родители-то гдё у ней?
- Въ Москвѣ! сказалъ Павелъ и, остановясь противъ матери, серьезно, негромко заговорилъ:
- Вотъ, смотри—ея отецъ—богатый, торгуетъ желѣзомъ, имѣетъ нѣсколько домовъ. За то, что она пошла этой дорогой, онъ — прогналъ ее... Она воспитывалась въ теплѣ, ее баловали всѣмъ, чего она хотѣла... а сейчасъ ьотъ пойдетъ семь верстъ ночью, одна...

Это поразило мать. Она стояла среди комнаты и, удивленно двигая бровями, молча смотрѣла на сына. **Потомъ** тихо спросила:

- Въ городъ пойдетъ?
- Въ городъ.
- Ай-ай! И... не боится?
  - Вотъ не боится! усмёхнулся Павелъ.
- Да зачёмъ? Ночевала-бы здёсь... легла-бы со мной!
- —Неудобно! Ее могуть увидёть завтра утромъ здёсь, а этого не нужно намъ и ей.

Мать вспомнила, задумчиво взглянула въ окно и тихо спросила:

— Не понимаю я, Паша, что туть опаснаго, запрещеннаго? Въдь ничего дурного нъть, а?

Она не была увърена въ этомъ, и ей хотълось услышать отъ сына утвердительный отвътъ. Онъ, спокойно глядя ей въ глаза, твердо заявилъ:

 Дурного нѣть и не будеть. А, всетаки, для всѣхъ насъ впереди — тюрьма. Ты ужъ такъ и знай...

У нея дрогнули руки. Упавшимъ голосомъ она проговорила:

- A, можеть быть, Богь дасть... какъ-нибудь обойдется?..
- Нѣтъ! сказалъ сынъ ласково, но твердо. Я тебя обманывать не могу. Не обойдется.

Онъ улыбнулся.

— Ложись, устала въдь. Покойной ночи!

Оставшись одна, она подошла къ окну и встала передъ нимъ, глядя на улицу. За окномъ было холодно и мутно. Игралъ вътеръ, сдувая снътъ съ крышъ маленькихъ сонныхъ домовъ, бился о стъны и что-то торопливо шепталъ, падалъ на землю и гналъ вдоль улицы бълыя облака сухихъ снъжинокъ...

— Інсусе Христе, помилуй насъ! — тихо прошентала мать.

Въ сердцѣ настойчиво накипали слезы и, подобно ночной бабочкѣ, слѣпо и жалобно трепетало ожиданіе горя, о которомъ такъ спокойно и увѣренно говорилъ сынъ. Передъ глазами ея встала плоская, снѣжная равнина. Холодно и тонко посвистывая — носится, мечется въ ней вѣтеръ, бѣлый и косматый. Посреди равнины одиноко идетъ, качаясь, небольшая, темная фигурка дѣвушки. Вѣтеръ путается у нея въ ногахъ, раздуваетъ юбку, бросаетъ ей въ лицо колючія снѣжинки. Трудно идти, маленькія ноги вязнутъ въ снѣгу. Холодно и боязно. Дѣвушка наклонилась впередъ и — точно былинка среди мутной равнины, въ рѣзвой игрѣ осенняго вѣтра. Справа отъ нея, на болотѣ, темной стѣной стоитъ лѣсъ, тамъ дрожатъ и уныло шумятъ тонкія, голыя березы и осины. Гдѣ-то далеко впереди тускло мелькаютъ огни города...

— Господи — помилуй! — опять прошептала мать, вздрогнувъ отъ холода и страха...

#### VII.

Дни скользили одинъ за другимъ, какъ бусы четокъ и слагались въ недѣли, мѣсяцы. Каждую субботу къ Павлу приходили товарищи, и каждое собраніе являлось ступенью длинной, пологой лѣстницы — она вела куда-то вдаль, медленно поднимая людей, и конца ея не было видно.

Появлялись все новые люди. Въ маленькой комнать Власовыхъ становилось тъсно и душно. Приходила Наташа, извябшая, усталая, но всегда неисчерпаемо веселая и живая. Мать связала ей чулки и сама надъла на маленькія ноги. Наташа сначала смъялась, а потомъ вдругъ замолчала, задумалась и тихонько сказала:

— У меня няня была... тоже удивительно добрая! Какъ странно, Пелагея Ниловна, — рабочій народъ живеть такой трудной, такой обидной жизнью, а вѣдь у него больше сердца, больше доброты, чѣмъ у тѣхъ!

И махнула рукой, указывая куда-то вдаль, далеко отъ

- Вотъ какая вы! сказала Власова. Родителей лишились и всего... она не умёла докончить своей мысли, вздохнула и замолчала, глядя въ лицо Наташи, чувствуя къ ней благодарность за что-то. Она сидёла на полу передъ ней, а дёвушка задумчиво улыбалась, наклонивъ голову.
- Родителей лишилась? повторила она. Это ничего! Отець у меня такой глуный и грубый... брать тоже... и пьяница. Старшая сестра несчастная, жалкая... вышла замужь за человѣка, который много старше ея... очень богатый, скучный и жадный... Но маму жалко! Она у меня простая, какъ вы... маленькая такая, точно мышка... такъ-же быстро бѣгаетъ и всѣхъ боится... Иногда такъ хочется видѣть ее... маму!
- Бёдная вы моя! грустно качая головой сказала мать.

Девушка быстро вскинула голову и протянула руку, какъ-бы отталкивая что-то.

— 0, нътъ! Я порой чувствую такую радость, такое счастье!

У нея поблѣднѣло лицо, и синіе глаза ярко вспыхнули. Положивъ руки на плечи матери, она глубокимъ голосомъ, изъ сердца, сказала тихо и внушительно:

— Если-бы вы знали... если-бы вы поняли, какое великое, радостное дёло дёлаемъ мы!..

Что-то близкое зависти коснулось сердца Власовой. Поднимаясь съ пола, она грустно проговорила:

— Стара ужъ я для этого... неграмотна... стара.

...Павелъ говорилъ все чаще и больше, все горячве спорилъ и — худълъ. Матери казалось, что когда онъ говоритъ съ Наташей или смотритъ на нее — его строгіе глаза блестятъ мягче, голосъ звучитъ ласковъ и весь онъ становится проще.

— Дай Господи! — думала она. И, представляя Наташу своей снохой, улыбалась.

Всегда на собраніяхъ, чуть только споры начинали принимать слишкомъ горячій и бурный характеръ, вставаль хохолъ и раскачиваясь, точно языкъ колокола, говорилъ самимъ звучнымъ, гудящимъ голосомъ что-то простое и доброе, отчего всё становились спокойнёе и серьезнёе. Вёсовщиковъ постоянно угрюмо торопилъ всёхъ куда-то, онъ и рыжій, котораго звали Самойловъ, первые начинали всё споры. Съ ними соглашался круглоголовый, бёлобрысый, точно выцвётшій или вымытый щелокомъ, Иванъ Букинъ. Яковъ Сомовъ, гладкій и чистый, говорилъ мало, тихимъ, серьезнымъ голосомъ, онъ и большелобый Федя Мазинъ всегда стояли въ спорахъ на сторонѣ Павла и хохла.

Иногда вмѣсто Наташи являлся изъ города Николай Ивановичъ, человѣкъ въ очкахъ, съ маленькой, свѣтлой бородкой, уроженецъ какой-то дальней губерніи, — онъ говорилъ особеннымъ, пѣвучимъ говоркомъ. Онъ вообще

весь быль какой-то далекій. Разсказываль онь о простыхь вещахъ — о семейной жизни, о дътяхъ, о торговлъ, о полиціи, о цінахъ на хлібов и мясо — обо всемь, чімь люди живуть изо дня въ день. И во всемъ онъ открывалъ фальшь, путанницу, что-то глупое, порою смешное и всегда явно невыгодное людямъ. Матери казалось, что онъ прибыль откуда-то издалека, изъ другого царства, тамъ всв живуть простой, честной и легкой жизнью, а здёсь все чужое ему, онъ не можеть привыкнуть къ этой жизни, принять ее, какъ необходимую, она не нравится ему и возбуждаеть въ немъ спокойное, упрямое желаніе перестроить все на свой ладъ. Лицо у него было желтоватое, вокругъ глазъ тонкія, лучистыя морщинки, голось тихій, а руки всегда теплыя. Здороваясь съ Власовой, онъ обнималъ всю ея руку длинными, крепкими пальцами, и после такого рукопожатія на душъ становилось легче, спокойнъе.

Являлись и еще люди изъ города, чаще другихъ высокая стройная барышня съ огромными глазами на худомъ, блёдномъ лицё. Ее звали Сашенька. Въ ея походкё и движеніяхъ было что-то мужеское, она сердито хмурила густыя, темныя брови и когда она говорила, тонкія ноздри ея прямого носа вздрагивали.

Сашенька первая сказала однажды громко и резко:

— Мы — соціалисты...

Когда мать услыхала это слово, она въ молчаливомъ испугѣ уставилась въ лицо барышни. Она знала, что соціалисты убили царя. Это были во дни ея молодости, — тогда говорили, что помѣщики, желая отомстить царю за то, что онъ освободилъ крестьянъ, дали зарокъ не стричь себѣ волосъ до поры, пока они не убыютъ его, за это ихъ и назвали соціалистами. И теперь она не могла понять — почему-же соціалисты сынъ ея и товарищи его?

Когда всв разошлись, она спросила Павла:

- Павлуша, развѣ ты соціалисть?
- Да! сказаль онь, стоя передь нею, какъ всегда, прямой и твердый. А что?

Мать тяжело вздохнула и, опустивъ глаза, спросила:

— Такъ-ли Павлуша? Вѣдь они противъ царя... вѣдь они убили одного.

Павелъ прошелся по комнатъ, погладилъ рукой щеку и, усмъхнувшись, сказалъ:

— Намъ это не нужно!

Онъ долго говорилъ ей что-то тихимъ, серьезнымъ голосомъ. Она смотрѣла ему въ лицо и думала.

— Онъ не сдълаетъ ничего худого... онъ не можетъ!

А потомъ страшное слово стало повторяться все чаще, острота его стерлась, и оно сдёлалось такимъ-же привычнымъ ея уху, какъ десятки другихъ, непонятныхъ словъ. Но Сашенька не нравилась ей, и когда она являлась, мать чувствовала себя тревожно, неловко...

Однажды она сказала хохлу, недовольно поджимая губы:

— Что-то ужъ очень строга Сашенька! Все приказываеть — вы и то должны, вы и это должны...

Хохоль громко засмвялся.

— Вѣрно взято! Вы, ненько, въ глазъ попали! Павель, а?

И, подмигивая матери, сказаль съ усмёшкой въ глазахъ:

— Дворянство!

Павель сухо замѣтиль:

- Она хорошій челов'єкъ. И нахмурился.
- И это върно! подтвердилъ хохолъ. Только не понимаетъ, что это она должна, а мы хотимъ и можемъ!

Они заспорили о чемъ-то непонятномъ.

Мать зам'втила также, что Сашенька наиболе строго относится къ Павлу, иногда она даже кричала на него. Павелъ усм'вхался, молчалъ и смотр'влъ въ лицо д'ввушки темъ мягкимъ взглядомъ, какимъ ран'ве онъ смотр'влъ въ лицо Наташи. Это тоже не нравилось матери.

Стали собираться по два раза въ недѣлю, и когда мать видѣла, съ какой напряженной жадностью молодежь слу-

шастъ рвии ен сына и хохла, интересные разсказы Сашеньки, Наташи, Николая Ивановича и другихъ людей изъ города, она забывала свои тревоги и печально покачивала головой, вспоминая скуку дней своей молодости.

Иногда мать поражало настроеніе яркой, буйной радости, вдругь и дружно овладѣвавшее всѣми. Обыкновенно это было въ тѣ вечера, когда они читали въ газетахъ о рабочемъ народѣ заграницей. Тогда глаза у всѣхъ блѣстѣли живой, бодрой радостью, всѣ становились странно, какъ-то по дѣтски счастливы, смѣялись веселымъ, яснымъ смѣхомъ, ласково хлонали другъ друга по плечамъ.

- Молодцы товарищи-нъмцы! кричалъ кто-нибудь, точно опьяненный своимъ весельемъ.
- Да здравствуютъ товарищи-рабочіе Италіи! кричали въ другой разъ.

И посылая эти крики куда-то вдаль, друзьямъ, которые не знали ихъ и не могли понять ихъ языка, они, казалось, были увърены, что люди, невъдомые имъ, слышатъ и понимаютъ ихъ восторгъ.

Хохолъ говорилъ блестя глазами и полный большого, всёхъ обнимавшаго чувства любви:

— Хорошо-бы написать имъ туда, товарищи, а? Чтобы внали они, что въ далекой Россіи живутъ у нихъ друзья, рабочіе, которые вёруютъ и исповёдують одну религію съ ними, живутъ товарищи, люди однихъ цёлей и радуются ихъ побёдамъ!

И всѣ мечтательно, съ улыбками на лицахъ, долго говорили о французахъ, англичанахъ и шведахъ, какъ о своихъ друзьяхъ, о близкихъ сердцу людяхъ, которыхъ они уважаютъ, живутъ ихъ радостями, чувствуютъ горе.

Въ тѣсной комнатѣ рождалось необъятное чувство духовнаго родства рабочихъ всей земли, которыхъ мысль уже освободила изъ илѣна предразсудковъ, и которые почувствовали себя владыками жизни. Это чувство сливало всѣхъ въ одну душу, оно волновало мать и хотя недоступно было ей, но какъ-то выпрямляло ее своей силой, радостной, торжественной и юной, охмѣляющей, ласковой, полной надеждъ.

- Какіе вы! сказала она хохлу какъ-то разъ. Всѣ вамъ товарищи армяне и евреи, и австріяки... обо всѣхъ вы говорите, какъ о друзьяхъ, за всѣхъ печаль и радость!
- За всёхъ, моя ненько, за всёхъ! воскликнулъ хохолъ. — Міръ — нашъ! Міръ — для рабочихъ! Для нась нёть націй, нёть племень, есть только товарищи, только враги. Всв рабочіе — наши товарищи, всв богатые, всв правительства — наши враги. Когда окинешь добрыми глазами землю, когда увидишь какъ насъ, рабочихъ, много, сколько силы духа несемъ мы - такая радость, такое счастье обнимаеть сердце, такой великій праздникь поеть въ груди! И также, ненько, французъ и нъмецъ, когда они взглянуть на жизнь, и такъ же радуется итальянецъ. Мы всв двти одной матери — великой, непобъдимой мысли о братствъ рабочаго народа всъхъ странъ земли. Она растеть, она насъ грветъ солнцемъ, она второе солнце на небъ справедливости, а это небо — въ сердцъ рабочаго, и кто-бы онъ ни быль, какъ-бы онъ не называль себя, соціалисть — нашъ брать по духу всегда, нынъ и присно и во вѣки вѣковъ!

Эта дѣтская радость, свѣтлая, крѣпкая вѣра все чаще возникала среди нихъ, все возвышалась и росла въ своей могучей силѣ. И когда мать видѣла ее, она невольно чувствовала, что воистину въ мірѣ родилось что-то великое и свѣтлое, подобное солнцу неба, видимаго ею.

Часто пѣли пѣсни. Простыя, всѣмъ извѣстныя пѣсни пѣли громко и весело, но иногда запѣвали новыя, какъ-то особенно складныя, но невеселыя и необычныя по напѣвамъ. Ихъ пѣли вполголоса и задумчиво, серьезно, точно церковное. Лица пѣвцовъ блѣднѣли, разгорались, и възвучныхъ словахъ чувствовалась большая сила.

Особенно одна изъ новыхъ пъсенъ тревожила и волновала женщину. Въ этой пъснъ не слышно было стоновъ,

печальнаго раздумья души, обиженной и одиноко блуждающей по темнымъ тропамъ горестныхъ недоумѣній, стоновъ души, забитой нуждой, запуганной страхомъ, безличной и безцвѣтной. И не звучали въ ней тоскливые вздохи силы, смутно жаждущей простора, вызывающіе крики задорной удали, безразлично готовой сокрушить и злое и доброе. Въ ней не было слѣпого чувства мести и обиды, которое способно все разрушить — безсйльное что-нибудь создать, въ этой пѣснѣ не слышно было ничего отъ стараго, рабьято міра.

Ръзкія слова и суровый напъвъ ея не нравились матери, но за словами и напъвомъ было нъчто большое, оно заглушало звукъ и слово своею силой и будило въ сердцъ предчувствіе чего-то необъятнаго для мысли. Это нъчто она видъла въ лицахъ, въ глазахъ молодежи, она чувствовала въ ихъ грудяхъ и, поддаваясь силъ пъсни, не умъщавшейся въ словахъ и звукахъ, всегда слушала ее съ особеннымъ вниманіемъ, съ тревогой болье глубокой, чъмъ всъ другія пъсни.

Эту пъсню пъли тише другихъ, но она всегда звучала сильнъе всъхъ и обнимала людей, какъ воздухъ мартовскаго дня — перваго дня грядущей весны.

— Пора намъ это на улицѣ запѣть! — угрюмо говорилъ Вѣсовщиковъ.

Когда его отецъ снова что-то укралъ и сѣлъ въ тюрьму, Николай спокойно заявилъ товарищамъ:

— Теперь у меня можно собираться...

Почти каждый вечеръ послѣ работы у Павла сидѣлъ кто-нибудь изъ товарищей, и они читали, что-то выписывали изъ книгъ, озабоченные, не успѣвшіе умыться. Ужинали и пили чай съ книжками въ рукахъ, и все болѣе непонятны для матери были ихъ рѣчи...

— Намъ нужна газета! — часто говорилъ Павелъ.

Жизнь становилась торопливой и лихорадочной, люди все быстре перебетали другь къ другу и отъ одной книги къ другой, точно пчелы съ цеётка на цеётокъ.

- Приговаривають про насъ! сказаль однажды Въсовщиковъ. Должны мы скоро провалиться...
- На то и перепель, чтобы въ сѣти попасть! отозвался хохоль.

Онъ все больше нравился матери. Когда онъ называль ее "ненько" — это слово точно гладило ея щеки мягкой, дътской рукой. По воскресеньямъ, если Павлу было некогда, онъ кололъ дрова, однажды пришелъ съ доской на плечъ и, взявъ топоръ, быстро и ловко перемънилъ сгнившую ступень на крыльцъ, другой разъ тоже незамътно починилъ завалившійся заборъ. Работая онъ свистълъ, и свистъ у него былъ красиво печальный.

Однажды мать сказала сыну:

- Давай, возьмемъ хохла себѣ въ нахлѣбники? Лучше будеть обоимъ вамъ не бѣгать другъ къ другу.
- Зачёмъ вамъ стёснять себя? спросилъ Павелъ, пожимая плечами.
- Ну, вотъ еще! Всю жизнь стѣснялась, не зная для чего... для хорошаго человѣка можно!
- Дълайте, какъ хотите! отозвался сынъ. Коли онъ переъдетъ я буду радъ...

И хохолъ перебрался къ нимъ.

### VIII.

Маленькій домъ на окраинѣ слободки будилъ вниманіе людей, и стѣны его уже щупали десятки подозрительныхъ взглядовъ. Надъ нимъ безпокойно рѣяли пестрыя крылья молвы — люди старались спугнуть, обнаружить что-то, притаившееся за стѣнами дома надъ оврагомъ. По ночамъ заглядывали въ окна, иногда кто-то стучалъ въ стекло и быстро, пугливо убѣгалъ прочь.

Однажды Власову остановиль на улицѣ трактиршикъ Бѣгунцовъ, благообразный старичекъ, всегда носившій черную шелковую косынку на красной, дряблой шеѣ, а на груди толстый плюшевый жилеть лиловаго цвѣта. На его носу, остромъ и блестящемъ, сидѣли черепаховые очки, и за это его звали — "Костяные глаза".

Остановивъ Власову, онъ однимъ дыханіемъ и не ожидал отвътовъ закидаль ее трескучими и сухими словами.

— Пелагея Ниловна, какъ здравствуете? Сынокъ какъ? Женить не собираетесь, а? Юноша въ полной силв для супружества. Женить сына пораньше — родителямъ спокойнъе. Въ семъв человъкъ лучше сохраняется и духомъ и плотію, въ семью онъ — вродю гриба въ уксусю! Я-бы на вашемъ мѣстѣ женилъ его. Время наше требуетъ строгаго надзора надъ существомъ человѣка, люди начинають жить изъ своей головы, а не въ голову. Въ мысляхъ разбродъ пошелъ, и поступки достойны порицанія. Божію церковь молодежь обходить, публичныхъ мъстъ чуждается и, собираясь тайно, по угламъ — шепчеть. Зачемъ шепчуть, позвольте узнать? Зачёмь бёгуть людей? Все, чего человъкъ не смъеть сказать при людяхъ, въ трактиръ, напримъръ, что это такое есть? Тайна! Тайнъ-же мъсто наша святая равноапостольная церковь. Всё-же другія тайности, по угламъ совершаемыя — отъ заблужденія ума! Желаю вамъ добраго здоровья!

Вычурно изогнутой рукой онъ снялъ картузъ, взмахнулъ имъ въ воздухв и ушелъ, оставивъ мать въ недоумѣніи.

Сосъдка Власовыхъ, Марья Корсунова, вдова кузнеца, торговавшая на фабрикъ съъстнымъ, встрътивъ мать на базаръ, тоже сказала:

- Поглядывай за сыномъ, Пелагея!
- Что такое? спросила мать.
- —Слухъ идетъ! таинственно сообщила Марья. Нехорошій, мать ты моя! Будто онъ устраиваетъ... артель такую, вродѣ хлыстовъ. Секты, называется это. Сѣчь будуть другь друга, какъ хлысты...
  - Полно, Марья, ерунду пороть!
- Не тоть вреть, кто пореть, а тоть, кто шьеть! отозвалась торговка.

Мать передавала сыну всё эти разговоры, онъ молча пожималь плечами, а хохоль смёнлся своимъ густымъ, мягкимъ смёхомъ.

- Дѣвицы тоже очень обижаются на васъ! говорила она. Женихи вы для всякой дѣвушки завидные и работники всѣ хорошіе, непьющіе... а вниманія на дѣвицъ не обращаете! Говорятъ, будто ходятъ къ вамъ изъ города барышни зазорнаго поведенія...
- Ну, конечно! брезгливо сморщивъ лицо, воскликнулъ Павелъ.
- На болотъ все гнилью пахнетъ! вздохнувъ молвилъ хохолъ. А вы-бы, ненько, объяснили имъ, дурочкамъ, что такое замужество, чтобы не торопились онъ изломать себъ кости...
- Эхъ, батюшка! сказала мать. Онв горе видять, онв понимають, да ввдь двваться имъ некуда, кромв этого!
- Плохо понимають, а то-бы нашли путь! замѣтиль Павель.

Мать взглянула на его строгое лицо.

- A вы поучите ихъ! Позвали-бы которыхъ поумнъе къ себъ...
  - Это неудобно! сухо отозвался сынъ.
  - А если попробовать? спросиль хохоль.

Павелъ помолчалъ и отвътилъ:

— Начнутся прогулки парочками, потомъ нѣкоторые поженятся, вотъ и все!

Мать задумалась. Монашеская суровость Павла смущала ее. Она видѣла, что его совѣтовъ слушаются даже тѣ товарищи, которые, какъ хохолъ, старше его годами, но ей казалось, что всѣ боятся его и никто не любилъ за эту сухость.

Какъ-то разъ, когда она легла спать, а сынъ и хохолъ еще читали, она подслушала сквозь тонкую переборку ихъ тихій разговоръ.

- Нравится мив Наташа, знаешь? вдругъ тихо воскликнуль хохолъ.
  - Знаю! несразу отвътилъ Павелъ.
  - Да...

Было слышно, какъ хохолъ медленно всталъ и началъ ходить. По полу шаркали его босыя ноги. И раздался тихій, заунывный свисть. Потомъ снова загудёлъ его голосъ.

— А замвчаеть она это?

Павелъ молчалъ.

- Какъ ты думаешь? понизивъ голосъ, спросилъ хохолъ.
- Замѣчаеть! отвѣтиль Павель. Поэтому и отказалась заниматься у насъ...

Хохолъ тяжело возиль ноги по полу, и снова въ комнатѣ дрожалъ его тихій свисть. Потомъ, онъ спросилъ:

- А если я скажу ей...
- что? —
- Что воть я... тихо началь хохоль...
- Зачвиъ? прервалъ его Павелъ.

Мать услышала, что хохолъ остановился, и почувствовала, что онъ усмѣхается.

— Да я, видишь, полагаю, что если любишь дёвушку, то надо-же ей сказать объ этомъ, иначе не будеть никакого толка!

Павелъ громко захлоннулъ книгу. Былъ слышенъ его вопросъ.

— А какого толка ты ждешь?

Оба долго молчали.

- Ну? спросиль хохоль.
- Надо, Андрей, ясно представлять себв чего хочешь...
   заговориль Павель медленно. Положимь, и она тебя любить... я этого не думаю, но, положимь, такъ! И вы поженитесь. Интересный бракъ интеллигентка и рабочій! Родятся двти... работать тебв надо будеть одному... и много. Жизнь ваша станеть обычной жизнью изъ-за

куска хліба, для дітей, для квартиры... для діза— васъ больше нізть. Обоихъ нізть!

Стало тихо. Потомъ Павелъ заговорилъ какъ будто мягче.

- Ты лучше брось все это. Андрей... И молчи, не смущай ее...
- А помнишь, Николай Ивановичъ говориль о необходимости для человѣка жить полной жизнью... всѣми силами души и тѣла... помнишь?
- Это не для насъ! сказалъ Павелъ. Какъ ты достигнешь полноты? Для тебя ея нѣтъ. Любишь будущее —все отрицай въ настоящемъ... все, братъ!
- Это тяжело для человѣка! сказалъ хохолъ тихонько.
  - Какъ иначе подумай!

Тихо. И отчетливо стучить равнодушный маятникъ часовъ, мёрно отсёкая секунды жизни.

Хохоль сказаль:

- Половина сердца любить, половина ненавидить, развъже это сердце... a?
  - Я спрашиваю какъ иначе?

Зашелествли страницы книги, должно быть Павель снова началь читать. Мать лежала закрывь глаза и боялась пошевелиться. Ей было до слезъ жаль хохла, но еще болве сына. Она думала о немъ.

— Милый ты мой... обреченный ты мой...

Вдругъ хохолъ спросилъ:

- Такъ молчать?
- Это честиве, Андрей... тихо сказалъ Павелъ.
- По этой дорогѣ и пойдемъ! тихо сказалъ хохолъ. И черезъ нѣсколько секундъ продолжалъ грустно и тихо:
- Трудно тебѣ будетъ, Паша, когда ты самъ вотъ
   такъ...
  - Мив уже трудно...
  - Да?

О ствим дома шаркаль ввтерь. Четко считаль уходящее время маятникъ часовъ.

Надъ этимъ не посмѣешься! — медленно проговорилъ хохолъ.

Мать ткнулась лицомъ въ подушку и беззвучно за-

На утро Андрей показался матери ниже ростомъ и весь какъ-то милъе. А сынъ былъ, какъ всегда, худъ, прямъ и молчаливъ. Раньше мать называла хохла Андрей Онисимовичъ, а тутъ, какъ-то невольно, не замъчая, сказала ему:

- Вамъ, Андрюша, сапоги-то починить надо-бы... такъ вы ноги простудите!
- А вотъ я въ получку новые куплю! отвътилъ онъ, засмъялся и вдругъ, положивъ ей на плечо свою длинную руку, спросилъ:
- А, можетъ, вы и есть родная моя мать? Только вамъ не хочется въ томъ признаться людямъ, какъ я очень некрасивый, а?

Она молча похлонала его по рукѣ. Ей хотвлось сказать ему много ласковыхъ словъ, но сердце ея было стиснуто жалостью, и слова не шли съ языка.

### IX.

Въ слободкъ говорили о соціалистахъ, которые разбрасывають всюду написанные синими чернилами листки. Въ этихъ листкахъ зло и мътко писали о порядкахъ на фабрикъ, о стачкахъ рабочихъ въ Петербургъ и въ южной Россіи, рабочіе призывались къ объединенію и борьбъ за свои интересы.

Пожилые люди, имѣвшіе на фабрикѣ хорошій заработокъ, читая ругались:

— Смутьяны! За такія дёла надо морду бить!

И носили листки въ контору. Молодежь читала прокламаціи съ увлеченіемъ и говорила возбужденно:

— Правда!

Большинство, забитое работой и ко всему равнодушное, лениво отзывалось:

— Ничего не будетъ... развъ можно?

Но листки волновали людей, и, если ихъ не было недълю, люди уже говорили другъ другу:

— Опять нъту сегодня. Бросили, видно, печатать...

А въ понедѣльникъ листки снова появлялись, и снова рабочіе глухо шумѣли.

Въ трактирѣ и на фабрикѣ замѣчали новыхъ, никому неизвѣстныхъ людей. Они выспрашивали, разсматривали, нюхали и сразу бросались всѣмъ въ глаза, одни — своей подозрительной осторожностью, другіе — излишней навязчивостью.

Мать знала, что весь этоть шумъ поднять работой елсына. Она видѣла, какъ люди стягивались вокругъ него — онъ былъ не одинъ, а это не такъ опасно. И опасенія за судьбу Павла сливались въ ней съ гордостью за него: вѣдь это его тайные труды вливаются свѣжимъ ручьемъ въ тѣсное русло мутнаго потока жизни...

Какъ-то вечеромъ Марья Корсунова постучала съ улицы въ окно, и, когда мать открыла раму, она громкимъ шепотомъ заговорила:

Ну, держись, Пелагея, доигрались голубчики! Ночью сегодня обыскъ рѣшенъ у васъ, и у Мазина, и у Вѣсовщикова...

Мать слышала только начало рёчи, а дальше всё слова слились въ зловёщій, хриплый звукъ,

Толстыя губы Марьи торопливо шлепались одна о другую, мясистый носъ сопёль, глаза мигали и косились изъ стороны въ сторону, выслёживая кого-то на улицё.

— А я ничего не внаю и ничего я тебѣ, мать моя, не говорила и даже не видѣла тебя сегодня, слышишь?

Она исчезла.

Мать закрыла окно и медленно опустилась на стуль, безъ силь, съ опустошенной головой. Но сознание опасности грозившей сыну, быстро подняло ее на ноги, она живо

одълась, зачъмъ-то плотно окутала голову шалью и побъжала къ Федъ Мазину, который, она знала, былъ боленъ в не работалъ. Когда она пришла къ нему, онъ сидълъ подт окномъ, читая книгу и качалъ лъвой рукой правую, оттопыривъ большой палецъ. Узнавъ новость, онъ быстро вскочилъ, его лицо поблъднъло.

- Вотъ-те и разъ... а у меня палецъ нарываетъ! пробормоталъ онъ.
- Что надо дёлать-то? дрожащей рукой отирая съ лица потъ, спрашивала Власова.
- Погодите... вы не бойтесь! отвѣтилъ Федя, поглаживая здоровой рукой курчавые волосы.
  - Да ведь вы сами-то боитесь! воскликнула она.
- Я? Щеки его вспыхнули румянцемъ, и, смущенно улыбаясь, онъ сказалъ: Да-а... струсилъ, чертъ... Надо Павлу сказатъ... Я сейчасъ пошлю къ нему!.. Вы идите... ничего! Вёдь бить не будутъ?

Возвратясь домой, она собрала тамъ въ кучу всѣ книжки и, прижавъ ихъ къ груди, долго ходила по дому, заглядывая въ печь, подъ печку, въ трубу самовара и даже въ кадку съ водой. Ей казалось, что Павелъ сейчасъ-же броситъ работу и придетъ домой, а онъ не шелъ. Наконецъ, усталая, она сѣла въ кухнѣ на лавку, подложивъ подъ себя книги, и такъ, боясь встать, просидѣла до поры, пока не пришли съ фабрики Павелъ и хохолъ.

- Знаете? воскликнула она не вставая.
- Знаемъ! спокойно улыбаясь сказалъ Павелъ. Ты боннься?
  - Такъ боюсь, такъ боюсь...
- Не надо бояться! сказаль хохоль. Это ничему не помогаеть.
- Даже самоваръ не поставила! замѣтилъ Павелъ. Мать встала и, указывая на книжки, виновато объяснила:
  - Да я вотъ все съ ними...

Сынъ и хохолъ засмѣялись, и это освѣжило ее. Потомъ

Навелъ отобралъ нѣсколько книгъ и понесъ ихъ прятать на дворъ, а хохолъ ставилъ самоваръ и говорилъ:

- Совствить ничего нттъ страшнаго, ненько, а только стылно за людей, что они пустяками занимаются. Придуть этакіе взрослые мужчины сёраго цвёта, съ саблями на боку, со шпорами на ногахъ и роются вездъ. Подъ кровать заглянуть и подъ печку, погребъ есть — и въ погребъ полвауть, и на чердакъ сходять. Тамъ имъ на рожи паутина садится, и они фыркають. Скучно имъ и стыдно, оттого они делають видь, будто очень злые люди и очень сердятся на васъ. Поганая работа, они-же понимають! Одинъ разъ порыли у меня все, сконфузились и ушли просто, а другой разъ захватили и меня съ собой... Посадили въ тюрьму и мъсяца четыре сидълъ я у нихъ. Сидишь-сидишь, позовутъ къ себъ, проведуть по улицъ съ солдатами... спросять чтонибудь. Народъ они неумный, говорять несуразное такое, поговорять — опять велять солдатамь въ тюрьму отвести. Такъ и водятъ туда и сюда... надо-же имъ жалование свое оправдать! А потомъ выпустять на волю... воть и все!
- Какъ вы всегда говорите, Андрюша! невольно воскликнула мать.

Стоя на колѣняхъ около самовара, онъ усердно дулъ въ трубу, но тутъ поднялъ свое лицо, красное отъ напряженія и, обѣими руками расправляя усы, спросилъ:

- А какъ говорю?
- Да будто васъ никто никогда не обижалъ...

Онъ всталъ и, тряхнувъ головой, заговорилъ улыбаясь:

— Развъ-же есть гдъ на землъ необиженная душа? Но меня столько обижали, что я уже усталъ обижаться. Что подълаешь, если люди не могутъ иначе? Обиды очень мъшаютъ мнъ дъло мое дълать... обойти ихъ нельзя, останавливаться около нихъ — даромъ время терять. Такая жизнь! Я прежде бывало сердился на людей... а подумалъ — вижу всъ разбиты сердцемъ!.. Всякій боится какъ-бы сосъдъ не ударилъ, ну, и стараемся поскоръе самъ въ ухо дать. Такая жизнь, ненько моя!

Рѣчь его лилась спокойно и властно, отгалкивала кудато всторону тревогу ожиданія обыска, выпуклые глаза свѣтло и печально улыбались, и весь онъ, котя и нескладный, быль такой гибкій, неломкій.

Мать вздохнула и тепло пожелала ему:

— Далъ-бы вамъ Богъ счастья, Андрюша!

Хохолъ широко шагнулъ къ самовару, снова сѣлъ на корточки передъ нимъ и тихо пробормоталъ:

— Дадутъ счастья — не откажусь, просить—не стану, взять — некогда!

И засвистель.

Вошелъ Павелъ со двора, увъренно сказалъ:

— Не найдутъ! — и сталъ умываться.

Потомъ, кръпко и тщательно вытирая руки, заговорилъ:

- Если вы, мамаша, покажете имъ, что испугались, они подумаютъ значитъ, въ этомъ домѣ что-то есть, коли она такъ дрожитъ. А мы еще ничего не сдѣлали... ничего! Вы вѣдь знаете дурного мы не хотимъ, на нашей сторонѣ правда, и всю жизнь мы будемъ работать для нея вотъ вся наша вина! Чего-же бояться?
- Я, Паша, скрѣплюсь пообѣщала она. И вслѣдъ ва тѣмъ у нея тоскливо вырвалось: Ужъ скорѣе-бы приходили они!

А они не пришли въ эту ночь, и на утро, предупреждая возможность шутокъ надъ ея страхомъ, мать первая стала шутить надъ собой.

### X.

Они явились какъ разъ тогда, когда ихъ не ждали, почти черезъ мѣсяцъ послѣ тревожной ночи. У Павла сидътъ Николай Вѣсовщиковъ, и втроемъ съ Андреемъ они говорили о своей газетѣ. Было поздно, около полуночи. Мать уже легла и, засыпая, сквозь дрему слышала озабоченные, тихіе голоса. Вотъ Андрей, осторожно шагая, прошелъ черезъ кухню, тихо притворилъ за собой дверь.

Въ сѣняхъ загремѣло желѣзное ведро. И вдругъ дверь широко распахнулась — хохолъ шагнулъ въ кухню, гром-ко шепнувъ:

— Эй, шпоры звенять на улицв!..

Мать вскочила съ постели, дрожащими руками хватая платье, но въ двери изъ комнаты явился Павелъ и спокойно сказалъ:

— Вы лежите... вамъ нездоровится!

Въ свияхъ былъ слышенъ оторожный шорохъ. Павелъ подошелъ къ двери и, толкнувъ ее рукой, спросилъ:

— Кто тамъ?

Въ дверь странно быстро ввернулась высокая, сврая фигура, за ней другая, двое жандармовъ оттвснили Павла, встали по бокамъ у него, и прозвучалъ высокій, насмѣшливый голосъ:

— Не тв, кого вы ждали, а?

Это сказаль высокій, худой, тонкій офицерь съ черными, рѣдкими усами. У постели матери появился слободскій полицейскій Федякинь и, приложивь одну руку къ фуражкѣ, а другою указывая въ лицо матери, сказаль, сдѣлавъ страшные глаза:

- Вотъ это мать его, ваше благородіе! И, махнувъ рукой на Павла, прибавиль: — А это — онъ самый!
- Павелъ Власовъ? спросилъ офицеръ, прищуривъ глаза, и, когда Павелъ молча кивнулъ головой, онъ заявилъ, крутя усъ:
- Я долженъ произвести обыскъ у тебя... Старуха, встань! Тамъ кто? спросилъ онъ, заглядывая въ комнату, и порывисто шагнулъ къ двери.
  - Ваши фамиліи? раздался его голосъ.

Изъ съней вышли двое понятыхъ — старый литейщикъ Тверяковъ и его постоялецъ, кочегаръ Рыбинъ, солидный, черный мужикъ. Онъ густо и громко сказалъ:

— Здравствуй, Ниловна!

Она одѣвалась и, чтобы придать себѣ бодрости, тихонь-ко говорила:

— Что ужъ это!.. Приходять ночью... люди спать легли, а они приходять!..

Въ комнатъ было тъсно и почему-то сильно пахло ваксой. Двое жандармовъ и слободскій приставъ Рыскинъ, громко топая ногами, снимали съ полки книги и складывали ихъ на столъ передъ офицеромъ. Другіе двое стучали кулаками по стънамъ, заглядывали подъ стулья, одинъ неуклюже лъзъ на печь. Хохолъ и Въсовщиковъ, тъсно прижавшись другъ къ другу, стояли въ углу. Рябое лицо Николая покрылось красными пятнами, и его маленькіе, сърые глаза не отрываясь смотръли на офицера. Хохолъ крутилъ усы, и когда мать вошла въ комнату, онъ, усмъхнувшись, ласково кивнулъ ей головой.

Стараясь подавить свой страхъ, она двигалась не бокомъ, какъ всегда, а прямо, грудью впередъ, — это придавало ея фигуръ смъшную и напыщенную важность. Она громко топала ногами, а брови у нея дрожали...

Офицеръ быстро хваталъ книги тонкими цальцами бълой руки, перелистывалъ ихъ, встряхивалъ и ловкимъ движеніемъ кисти отбрасывалъ въ сторону. Порою книга мягко шлепалась на полъ. Всъ молчали, было слышно тяжелое сопъніе вспотъвшихъ жандармовъ, звякали шпоры, иногда раздавался негромкій вопросъ:

# — Здёсь смотрёль?

Мать встала рядомъ съ Павломъ у ствны, сложила руки на груди, какъ это сдвлаль онъ, и тоже смотрвла на офицера. У нея вздрагивало подъ колвнями, и глаза застилаль сухой, туманъ.

Вдругъ среди молчанія раздался ріжущій ухо голось олая:

— А зачёмъ это нужно — бросать книги на полъ

Мать вздрогнула. Тверяковъ качнуль головой, точно его толкнули въ затылокъ, а Рыбинъ крякнулъ и внимательно посмотрълъ на Николая.

Офицеръ прищурилъ глаза и воткнулъ ихъ на секунду въ рябое, пестрое и неподвижное лицо... Пальцы его еще быстрве стали перебрасывать страницы книгь. Порою ень такъ широко открывалъ свои большіе, стрые глаза, какъ будто ему было невыносимо больно и онъ готовъ крикнуть громкимъ крикомъ безсильной злобы на эту боль.

— Солдать! — снова сказаль Въсовщиковъ. — Под-

Всѣ жандармы обернулись къ нему, потомъ посмотрѣли на офицера. Онъ снова поднялъ голову и, окинувъ широкую фигуру Николая испытующимъ взглядомъ, поотянулъ въ носъ:

— Н-но... поднимите...

Одинъ жандармъ нагнулся и, искоса глядя на Въсовщикова, сталъ подбирать съ пола растрепанныя книги...

— Молчать-бы Николаю-то!.. — тихо шепнула мать Павлу.

Онъ пожалъ плечами. Хохолъ опустилъ голову.

- Что тамъ за шепоть? Прошу молчать! Кто это читаетъ Библію?
  - Я! сказалъ Павелъ.
  - Ага... А чьи всё эти книги?
  - Мои! отвётиль Павель.
- Такъ! сказалъ офицеръ, откидываясь на спинку стула. Хрустнулъ пальцами тонкихъ рукъ, вытянулъ подъ столомъ ноги, поправилъ усы и спросилъ Николая:
  - Это ты Андрей Находка?
- Я! отвътиль Николай, подвигаясь впередъ. Хохоль вытянуль руку, взяль его за плечо и отодвинуль назадъ.
  - Это онъ ошибся! Я Андрей!..

Офицеръ поднявъ руку и, грозя Вѣсовщикову маленькимъ пальцемъ, сказалъ:

— Смотри ты у меня!..

Онъ началъ рыться въ своихъ бумагахъ.

Съ улицы въ окно бездушными глазами смотрѣла свѣтлая, лунная ночь. Кто-то медленно ходилъ за окномъ, скрипѣлъ снѣгъ.

- Ты, Находка, привлекался уже къ дознанію по политическимъ преступленіямъ? — спросиль офицеръ.
- Въ Ростовъ привлекался, и въ Саратовъ... Только тамъ жандармы говорили мнъ "вы"...

Офицеръ мигнулъ правымъ глазомъ, потеръ его и, оскаливъ мелкіе зубы, заговорилъ:

— А не изв'єстно-ли вамъ, Находка, именно вамъ, — кто т'в мерзавцы, которые разбрасывають на фабрик'в преступныя воззванія и книжки, а?

Хохолъ покачнулся на ногахъ и, широко улыбаясь, хотълъ что-то сказать, но вновь прозвучалъ раздражающій голосъ Николая:

— Мы мерзавцевъ первый разъ видимъ...

Наступило молчаніе, вст остановились на секунду.

Шрамъ на лицѣ матери побѣлѣлъ, и правая бровь всползла кверху. У Рыбина странно задрожала его черная борода; опустивъ глаза, онъ сталъ медленно расчесывать ее пальцами.

— Выведите вонъ этого скота! — сказалъ офицеръ. Двое жандармовъ взяли Николая подъ руки, грубо повели его въ кухню. Тамъ онъ остановился, крѣпко упираясь ногами въ полъ, и крикнулъ:

- Стойте... я одівнусь!
- Со двора явился приставъ и сказалъ:
- Ничего нъть, все осмотръли!
- Ну, разумъется! воскликнуль офицеръ усмъхаясь. — Я такъ и зналъ! Здъсь опытный человъкъ... естественно!

Мать слушала его слабий, вздрагивающій и ломкій голось и, со страхомь глядя въ желтое лицо, чувствовала въ этомь человькі врага, врага безь жалости, съ сердцемь, полнымь барскаго презрінія къ людямь. Она и раньше мало виділа такихъ людей, а теперь почти забыла, что они есть.

- Васъ, г. Андрей Онисимовъ Находка, незаконнорожденный, я арестую!
  - За что? спокойно спросиль хохоль.
- Это я вамъ послѣ скажу! со злой вѣжливостью отвѣтилъ офицеръ. И, обратясь къ Власовой, крикнулъ ей:
  - Ты грамотна?
  - Нѣтъ! отвѣтилъ Павелъ.
- Я не тебя спрашиваю! строго сказаль офицерь и снова спросиль: Старуха, отвъчай! Ты грамотная?

Мать, невольно отдаваясь чувству ненависти къ этому человѣку, вдругъ, точно прыгнувъ въ холодную воду, вся охваченная дрожью, выпрямилась, ея шрамъ побагровѣлъ, и бровь низко опустилась.

- Вы не кричите! заговорила она, протянувъ къ нему руку. Вы еще молодой человъкъ... вы горя не знаете...
  - Успокойтесь, мамаша! остановиль ее Павель.
- Туть, ненько, надо сердце въ зубы взять и стиснуть! сказалъ хохолъ.
- Погоди, Паша! крикнула мать, порываясь къ столу. — Зачёмъ вы людей хватаете?
- Это васъ не касается... замолчать! крикнулъ офицеръ вставая. Введите арестованнаго Вѣсовщикова!

И началъ читать какую-то бумагу, поднявъ ее къ лицу. Ввели Николая.

- Шапку снять!—крикнуль офицеръ, прервавъ чтеніе. Рыбинъ подошель къ Власовой и, толкнувъ ее плечомъ, тихонько сказаль:
  - Не горячись, мать...
- Какъ-же я сниму шапку, если меня за руки держатъ? — спросилъ Николай, заглушая чтеніе протокола.

Офицеръ бросилъ бумагу на столъ.

— Подписать!

Мать смотрёла, какъ всё подписывають протоколь, ея возбужденіе погасло, сердце упало и на глаза навернулись ёдкія слезы обиды, безсилія. Этими слезами она плакала

двадцать лѣтъ своего замужества, но послѣдніе годы почти забыла ихъ разъѣдающій вкусъ; офицеръ посмотрѣлъ на нее и, брезгливо сморщивъ лицо, замѣтилъ:

— Вы преждевременно ревете, сударыня! Смотрите, вамъ не хватить слезъ впоследствии!..

Снова озлобляясь, она сказала:

— У матери на все слезъ хватить... на все! Коли у васъ есть мать, она это знаеть, да!

Офицеръ торопливо укладывалъ бумаги въ новенькій портфель съ блестящимъ замкомъ.

- Какіе они, обратился онъ къ приставу, самостоятельные всв!..
  - Озорство! пробормоталъ приставъ.
  - Маршъ! скомандовалъ офицеръ.
- До свиданья, Андрей, до свиданья, Николай!—тепло и тихо говорилъ Павелъ, пожимая товарищамъ руки.
- Вотъ именно до свиданья! усмѣхаясь заявилъ офицеръ.

Вѣсовщиковъ молча давилъ руки своими короткими пальцами и тяжело сопѣлъ. Его толстая шея налилась кровью, глаза сверкали жесткой злобой. Хохолъ блестѣлъ улыбками, кивалъ головой и что-то говорилъ матери, она крестила его и тоже говорила:

— Богъ видить правыхъ...

Наконецъ толпа людей въ сѣрыхъ шинеляхъ вывалилась въ сѣни и, прозвенѣвъ тамъ шпорами, исчезла. Послѣднимъ вышелъ Рыбинъ, онъ окинулъ Павла внимательнымъ взглядомъ темныхъ глазъ, задумчиво сказалъ:

— Н-ну... прощайте!

И, покашливая въ бороду, неторопливо вышелъ въ свии. Заложивъ руки за спину, Павелъ медленно ходилъ по комнатъ, перешагивая черезъ книги и бълье, валявшееся на полу, и говорилъ угрюмо:

— Видишь, какъ это делается?..

Недоумънно разсматривая развороченную комнату, мать тоскливо прошептала:

- Зачёмъ Николай грубиль ему?..
- Испугался, должно быть... тихо сказаль Павель. — Ла... съ ними нельзя говорить... ничего нельзя!..
- Пришли, схватили, увели... бормотала мать, разводя руками.

Сынъ остался дома, сердце ея стало биться спокойнѣе, а мысль стояла неподвижно передъ фактомъ и не могла обнять его.

- Насмёхается этоть желтый, грозить...
- Хорошо, мать! вдругь рёшительно сказаль \_авель. — Давай, уберемъ все это...

Онъ сказалъ ей "мать" и "ты", какъ говорилъ только тогда, когда вставалъ ближе къ ней. Она подвинулась къ нему, заглянула въ его лицо и тихонько спросила:

- Обидѣли тебя?..
- Да! отвѣтилъ онъ. Это противно... тяжело!.. Лучше-бы съ ними...

Ей показалось, что у него на глазахъ слезы, и желая утъшить, смутно чувствуя его боль, она, вздохнувъ, сказала:

- Погоди... возьмуть и тебя!..
- Возьмуть! отозвался онъ.

Помолчавъ, мать грустно замътила:

— Экій ты, Паша, суровый! Хоть-бы ты когда-нибудь утвшиль меня... А то — я скажу страшно, а ты еще страшнве.

Онъ взглянулъ на нее, подошелъ и тихо проговорилъ:

— Не умѣю я, мама! Не могу я лгать... Надо тебѣ привыкнуть къ этому.

Она вздохнула и помолчавъ заговорила, сдерживая дрожь страха:

- A вдругъ они пытаютъ людей? Рвугъ твло, ломають косточки... Какъ подумаю я объ этомъ... Паша милый, страшно!..
- Они рвутъ душу, а не тѣло, мнѣ кажется... Это больнѣе когда хватають душу грязными руками...

### XI.

На другой день стало извёстно, что арестованы Букинъ, Самойловъ, Сомовъ и еще пятеро. Вечеромъ забёгалъ Федя Мазинъ — у него тоже былъ обыскъ и, довольный этимъ, онъ чувствовалъ себя героемъ.

— Боялся Федя? — спросила мать.

Онъ поблѣднѣлъ, лицо его заострилось, ноздри дрогнули.

— Боялся, что ударить офинерь! Онъ чернобородый, толстый, пальцы у него въ шерсти, а на носу — черные очки и онъ точно — безглазый. Кричаль, топаль ногами! Въ тюрьмѣ сгною, говорить!.. А меня никогда не били, ни отецъ, ни мать, потому что я одинъ сынъ, они меня любили. Всѣхъ вездѣ бьютъ, а меня никогда...

Онъ закрылъ на мигъ глаза, сжалъ губы, быстрымъ жестомъ объихъ рукъ взбилъ волосы на головъ и, глядя на Павла покраснъвшими глазами, сказалъ:

- Если меня когда-нибудь ударять... я весь, какъ ножь, воткнусь въ человѣка... зубами буду грызть... пусть ужъ сразу добьють!..
- Тонкій ты, худенькій! воскликнула мать. Куда теб' драться?
  - Я буду! тихо отвѣтилъ Федя.

Когда онъ ушелъ, мать сказала Павлу:

- Этотъ раньше всъхъ сломится!..

Павелъ промолчалъ.

Черезъ нѣсколько минутъ дверь въ кухню медленно отворилась, и вошелъ Рыбинъ.

- Здравствуйте! усмѣхаясь молвиль онь. Воть я опять явился. Вчера привели, а сегодня самъ пришель, да! Онъ сильно потрясъ руку Павла, взяль мать за плечо и спросиль:
  - Чаемъ напоншь?

Павелъ молча разсматривалъ его смуглое, широкое лицо въ густой, черной бородъ и темные, умные глаза. Въ ихъ спокойномъ взглядѣ свѣтилось что-то значительное, и вся его крупная фигура располагала къ себѣ увѣренной стойкостью.

Мать ушла въ кухню ставить самоваръ. Рыбинъ сѣлъ, погладилъ бороду и, положивъ локти на столъ, окинулъ Павла темнымъ взглядомъ.

— Такъ вотъ! — сказалъ онъ, какъ-бы продолжая прерванный разговоръ. — Мнѣ съ тобой надо поговорить открыто. Я тебя долго оглядывалъ, прежде чѣмъ придти. Живемъ мы почти рядомъ, вижу — народу къ тебѣ ходитъ много, а пъянства и безобразія нѣтъ. Это — первое. Если люди не бозобразять, они сразу замѣтны — что такое? Вотъ. Потому и самъ я всѣмъ глаза намялъ, что живу въ сторонѣ, безъ пакостей...

Рѣчь его лилась тяжело, но свободно, и въ ней звуче ли ноты, вызывающія довѣріе къ этому человѣку.

- Такъ. Заговорили всѣ про тебя. Мои хозяева зовутъ еретикомъ въ церковь ты не ходишь. Я тоже не хожу. Потомъ бумажки явились, листки эти... Это ты ихъ придумаль?
- Я! отвътилъ Павелъ, не отводя глазъ отъ лица Рыбина. Тотъ тоже неотрывно смотрълъ ему въ глаза.
- Ужъ и ты! тревожно воскликнула мать, выглядывая изъ кухни. — Не одинъ ты...

Павелъ усмъхнулся. Рыбинъ тоже.

— Такъ! — сказалъ онъ.

Мать громко потянула носомъ воздухъ и ушла, немного обиженная твмъ, что они не обратили вниманія на ея слова.

- Листки это хорошо придумано... Они народъ безпокоятъ.... Девятнацать было?
  - Да! отвътилъ Павелъ.
- Значить, всё я читаль! Такъ. Есть въ нихъ непонятное, есть лишнее... ну, когда человёкъ много говорить, ему словъ съ десятокъ и зря сказать приходится...

Рыбинъ улыбнулся, зубы у него были бѣлые и крѣпкіе.

— Потомъ обыскъ. Это меня расположило къ вамъ больше всего... И ты, и хохолъ, и Николай — всѣ вы обнаружились...

He находя нужнаго слова, онъ молчалъ, взглянулъ въ окно, постукалъ пальцами по столу.

- Обнаружили рѣшеніе ваше. Дескать ты, ваше благородіе, дѣлай свое дѣло, а мы будемъ дѣлать свое. Хохоль тоже хорошій парень. Иной разъ слушаю я, какъ онъ на фабрикѣ говорить, и думаю этого не сомнешь, его только смерть одолѣеть. Жилистый человѣкъ! Ты мнѣ, Павелъ, вѣришь?
  - Вфрю! сказалъ Павелъ, кивнувъ головой.
- Вотъ такъ. Гляди мив сорокъ лвтъ, я вдвое старше тебя, въ двадцать разъ больше видвлъ. Въ солдатахъ три года слишкомъ шагалъ, женатъ былъ два раза, одна померла, другую бросилъ. На Кавказв былъ, духоборцевъ знаю... Они, братъ, жизнъ не одолвють, ивтъ.

Мать жадно слушала его крвпкую рвчь, и ей было пріятно видвть, что воть къ сыну ея пришель пожилой человвкъ и говорить съ нимъ, точно исповвдуется. Но ей казалось, что Павель ведеть себя слишкомъ сухо съ гостемъ, и, чтобы смягчить его отношеніе, она спросила Рыбина:

- Можетъ, повсть хочешь, Михаило Ивановичъ?
- Спасибо, мать! Я поужиналь. Такъ воть, Павель, ты, значить, думаешь, что жизнь идеть незаконно?

Павелъ всталъ и началъ ходить по комнать, заложивъ руки за спину.

- Она вѣрно идеть! говориль онъ. Вогь, она привела васъ ко мнѣ съ открытой душой. Насъ, которые всю жизнь работають, она соединяеть понемногу будеть время соединить всѣхъ. Несправедливо, тяжело построена она для насъ, но сама-же и открываеть намъ глаза на свой горькій смысль, сама указываеть человѣку, какъ ускорить ея ходъ.
  - Втрно. Но, погоди! остановиль его Рыбинъ, -

Человѣка надо обновить — воть, что я думаю! Если опаршивѣегь человѣкъ — своди его въ баню, — вымой, надѣнь чистую одежду — выздоровѣеть! Такъ? И если седце опаршивѣло, сними съ него кожу, хотя-бы съ кровью, омой, одѣнь во все новое — такъ? Какъ-же изнутри очистить человѣка? Вотъ!

Павелъ заговорилъ горячо и рѣзко о Богѣ, о царѣ, о начальствѣ, о фабрикѣ, о томъ, какъ заграницей рабочіе отстаиваютъ свои права. Рыбинъ порою улыбался, порой ударялъ пальцемъ по столу, какъ-бы ставя точку. Но однажды онъ восклицалъ:

— Такъ!

И разъ, засмѣявшись, тихо сказалъ:

— Э-эхъ, молодъ ты... Мало знаешь людей!

Тогда Павелъ, остановясь противъ него, серьезно за-

- Не будемъ говорить о старости и о молодости! Посмотримъ лучше, чьи мысли върнъе.
- Значить, по твоему, и Богомъ обманули насъ? Такъ. Я тоже думаю, что религія наша фальшивая и вредная намъ...

Тутъ вмѣшалась мать. Когда сынъ говорилъ о Богѣ и обо всемъ, что она связывала съ своей вѣрой въ Него, что было дорого и свято для нея, она всегда искала встрѣтить его глаза; ей хотѣлось молча попросить сына, чтобы онъ не царапалъ ей сердце острыми и рѣзкими словами своего невѣрія. Но за невѣріемъ его ей чувствовалась вѣра, и это успокаивало ее.

— Гдв мив понять мысли его? — думала она.

Ей казалось, что Рыбину, пожилому человѣку, тоже непріятно и обидно слушать рѣчи Павла. Но когда Рыбинъ спокойно поставилъ Павлу свой вопросъ, она не стерпѣла и кратко, но настойчиво сказала:

— Насчетъ Господа — вы-бы поосторожнве! Вы, какъ хотите... — Переведя дыханіе она съ силой, еще большей,

продолжала: — А мнѣ, старухѣ, эпереться будеть не на что въ тоскѣ моей, если вы Господа Бога у меня отнимете...

Глаза ея налились слезами. Она мыла посуду, и пальцы у нея дрожали.

- Вы насъ не поняли, мамаша! тихо и ласково сказалъ Павелъ.
- Ты прости, мать! медленно и густо прибавилъ Рыбинъ и усмъхаясь посмотрълъ на Павла.
- Забыль я, что стара ты для того, чтобы тебѣ бородавки срѣзывать...
- Я говорилъ, продолжалъ Павелъ, не о томъ добромъ и милостивомъ Богѣ, въ котораго вы вѣруете, а о томъ, которымъ попы грозятъ намъ, какъ палкой... о Богѣ, именемъ котораго хотятъ заставить всѣхъ людей подчиниться злой волѣ немногихъ...
- Вотъ такъ, да! воскликнулъ Рыбинъ, стукнувъ пальцами по столу. Они и Бога подмѣнили намъ, они все, что у нихъ въ рукахъ, противъ насъ направляютъ! Тъ помни, мать, Богъ создалъ человѣка по образу и подобію своему, значитъ, Онъ подобенъ человѣку, если человѣкъ Ему подобенъ! А мы не Богу подобны стали, но дикимъ звѣрямъ. Въ церкви намъ пугало показываютъ... Перемѣнить Бога надо, мать, очистить Его! Въ ложь и въ клевету одѣли Его, исказили лицо Ему, чтобы души намъ убитъ!..

Онъ говориль тихо, но какъ-то особенно внятно, каждое слово его рѣчи падало на голову матери мягкимъ и тяжелымъ, глушающимъ ударомъ. И его лицо въ черной рамѣ бороды, большое, траурное, пугало ее. Темный блескъ глазъ его невыносимъ, онъ будилъ тоску и ноющій страхъ въ сердцѣ.

— Нѣтъ, я лучше уйду! — сказала она, отрицательно качая головой. — Слушать это — нѣтъ моихъ силъ... не могу!

И быстро ушла въ кухню, сопровождаемая словами Рыбина:

- Воть оно, Павель! Не въ головѣ, а въ сердцѣ начало!.. Это есть такое мѣсто въ душѣ человѣческой, на которомъ ничего другого не выростетъ...
- Только разумъ! твердо сказалъ Павелъ. Только разумъ освободитъ человѣка!
- Разумъ силы не даеть! возражалъ Рыбинъ громко и настойчиво. — Сердце даеть силу, — а не голова, вотъ!

Мать раздёлась и легла въ постель не молясь. Ей было холодно, непріятно. И Рыбинъ, который показался ей сначала такимъ солиднымъ, умнымъ, теперь возбуждалъ у нея глухую вражду.

— Еретикъ! Смутьянъ! — думала она, слушая его ровный голосъ, гулко переливавшійся въ широкой, выпуклой груди... — Тоже, пришелъ... понадобилось!

А онъ говорилъ увъренно и спокойно:

- Свято мѣсто не должно быть пусто. Тамъ, гдѣ Богъ живетъ мѣсто наболѣвшее... и ежели выпадаетъ Онъ изъ души рана будеть въ ней вотъ! Надо, Павелъ, вѣру новую придумать... надо сотворить Бога для всѣхъ, не судью, не воина, а Бога друга людей!
  - Воть быль Христось! воскликнуль Павель.
- Погоди! Христосъ былъ не твердъ духомъ... Пронеси, говоритъ, мимо меня чашу... И кесаря признавалъ... Богъ не можетъ признаватъ власти человъческой надъ людьми, Онъ есть — вся власть! Онъ душу свою не дълитъ: это — божеское, это — человъческое... если Онъ сошелъ утвердить божеское — Ему не надо ничего человъческаго. А Онъ — торговлю признавалъ... п бракъ признавалъ... И смоковницу проклялъ Онъ неправильно... развъ по своей волъ не родила она? Душа тоже не по своей волъ добромъ неплодна... самъ-ли я посъялъ злобу въ ней? Вотъ!

Въ комнать непрерывно звучали два голоса, какъ-бы обнимаясь и борясь другъ съ другомъ въ захватывающей, возбужденной игръ. Быстро шагалъ Павелъ, скрипълъ

полъ подъ его ногами. Когда онъ говорилъ, всё звуки тонули въ его рёчи, а когда спокойно и медленно лился тяжелый голосъ Рыбина, — былъ слышенъ стукъ маятника и тихій трескъ мороза, щупавшаго стёны дома острыми когтями.

- Скажу тебѣ по своему, по качегарски: Богъ подобенъ огню. Такъ! Онъ ничего не укрѣпляетъ, не можетъ... Онъ жгетъ и плавитъ, когда освѣщаетъ... Онъ сожигаетъ, а не строитъ. Живетъ Онъ въ сердцѣ. Сказено — Богъ — слово, а слово есть — Духъ...
  - Разумъ! настойчиво сказалъ Павелъ.
- Такъ! Значить Богъ въ сердцв и въ разумв, а не въ церкви! Въ томъ и горе, и скорбь, и все несчастие человъковъ оторваны всв мы стали сами отъ себя! Откинуто сердце отъ разума и разумъ отошелъ... Не единъ человъкъ... Богъ соединяетъ человъка во единое, круглое... Богъ всегда создаетъ круглое, такова земля и всв звъзды, и все видимое... Острое человъкомъ сдълано... Церковъ-же могила Бога и человъка...

Мать заснула и не слышала, когда ушелъ Рыбинъ.

Но онъ сталъ приходить часто и, если у Павла былъ кто-либо изъ товарищей, Рыбинъ садился въ уголъ и молчалъ, лишь изрѣдка говоря:

— Воть такъ!

А однажды, глядя на всёхъ изъ угла темнымъ взглядомъ, онъ угрюмо сказалъ:

— Надо говорить о томъ, что есть, а что будеть — намъ неизвъстно, вотъ! Когда народъ освободится, онъ самъ увидить какъ лучше. Довольно много ему въ голову вколачивали, чего онъ не желалъ совсъмъ... будетъ... Пусть самъ сообразитъ. Можетъ онъ захочетъ все отвергнутъ... всю жизнь и всъ науки, можетъ онъ увидитъ, что все противу него направлено... какъ, примърно, Богъ церковный... Вы только передайте ему всъ книги въ руки, а ужъ онъ самъ отвътитъ — вотъ. Только понялъ-бы онъ, что чъмъ комутъ туже, тъмъ работать хуже...

Но если Павелъ быль одинъ, они тотчасъ-же вступали въ безконечный, всегда спокойный споръ, и мать, тревожно слушая ихъ рѣчи, молча слѣдила за ними, стараясь понять — что говорять они. Порою ей казалось, что широкоплечій, чернобородый мужикъ и ея сынъ, стройный, крѣпкій — оба ослѣпли. Во тьмѣ и въ этой маленькой комнаткѣ, они тычутся изъ стороны въ сторону въ поискахъ свѣта и выхода, хватаются за все сильными, но слѣпыми руками, трясутъ, передвигаютъ съ мѣста на мѣсто, роняють на полъ и давятъ упавшее ногами. Задѣвають за все, ощупываютъ каждое и отбрасываютъ отъ себя, спокойные, не теряющіе ни вѣры, ни надежды...

Они пріучили ее слышать множество словъ, страшныхъ своей прямотой и смѣлостью, и эти слова уже не давили ее съ той силой, какъ первый разъ, — она научилась отталкивать ихъ отъ ушей. И порой, за словами, отрицавшими Бога, она чувствовала крѣпкую вѣру въ Него. Тогда она улыбалась тихой и мудрой, всепрощающей улыбкой. И, хотя Рыбинъ, какъ и раньше, не нравился ей, но уже не возбуждалъ вражды къ себѣ...

Разъ въ недѣлю она носила въ тюрьму бѣлье и книги для хохла, однажды ей дали свиданіе съ нимъ и, придя домой, она умиленно разсказывала:

- Онъ и тамъ, какъ дома. Со всёми ласковый, всё съ нимъ шутятъ. Точно у него въ сердце всегда праздникъ. Трудно ему, тяжело, а показать не хочетъ...
- Вотъ такъ и надо! замѣтилъ Рыбинъ. Мы всѣ въ горѣ, какъ въ кожѣ... горемъ дышемъ, горемъ одѣваемся... Но хвастать тутъ нечѣмъ... Не у всѣхъ глаза выколоты, иные сами ихъ закрываютъ... вотъ. А коли глупъ терпи!..

## XII.

Сфрый, старенькій домъ Власовыхъ притягиваль къ себъ вниманіе слободки все болье и болье. Въ этомъ вниманіи было много подозрительной осторожности и безсовнательной вражды, но въ тоже время зарождалось и довърчивое любопытство. Иногда приходилъ какой-то человъкъ и, осторожно оглядываясь, говорилъ Павлу:

— Ну-ка, брать, ты туть книги читаешь, законы-то извёстны тебё. Такь воть, объясни ты...

И разсказывалъ Павлу о какой-нибудь несправедливости полиціи или администраціи фабрики. Въ сложныхъ случаяхъ Павелъ давалъ человѣку записку въ городъ къ знакомому адвокату, а когда могъ — объяснялъ дѣло самъ.

Постепенно въ людяхъ возникало уважение къ молодому, серьезному человъку, который обо всемъ говорилъ просто и смъло и почти никогда не смъялся, глядя на все и все слушая со вниманиемъ, которое упрямо рылось въ путаницъ каждаго частнаго случая и всегда, всюду находило какую-то общую, бэконечную нить, тысячами кръпкихъ петель связывавшую людей.

Власова видёла, какъ сынъ ея выросталъ, она начинала чувствовать смыслъ его работы и, когда это удавалось ей, — радовалась дётскою радостью.

Особенно поднялся Павель въ глазахъ людей посли исторіи съ "болотной коп'вйкой".

За фабрикой, почти окружая ее гнилымъ кольцомъ, тянулось обширное болото, поросшее ельникомъ и березой. Лѣтомъ оно дышало густыми, желтыми испареніями, и на слободку съ него летѣли тучи комаровъ, сѣя лихорадки. Болото принадлежало фабрикѣ, и новый директоръ, желая извлечь изъ него пользу, задумалъ осущить его, а кстати и выбрать торфъ. Указывая рабочимъ, что эта мѣра оздоровить мѣстность и улучшить условія жизни для всѣхъ, директоръ распорядился вычитать изъ ихъ заработка копѣйку съ рубля на осушеніе болота.

Рабочіе заволновались. Особенно обидёло ихъ, что служащіе не входили въ число плательщиковъ новаго налога.

Павелъ былъ боленъ въ субботу, когда вывѣсили объявленіе директора о сборѣ копѣйки; онъ не работалъ и не зналъ ничего объ этомъ. На другой день, послѣ обѣдни, къ нему пришелъ благообразный старикъ, литейщикъ Сизовъ, высокій и злой слесарь Махотинъ и разсказали ему о рѣшеніи директора.

- Собрались мы, которые постарше, степенно говориль Сизовъ, поговорили объ этомъ и вотъ, послали насъ товарищи къ тебѣ спросить какъ ты у насъ человъкъ знающій есть такой законъ, чтобы директору нашей копѣйкой съ комарами воевать?
- Сообрази! сказалъ Махотинъ, сверкая узкими глазами. Четыре года тому назадъ они, жулье, на баню собирали. Три тысячи восемьсотъ было собрано... Гдв онв? Бани нвтъ!

Павелъ объяснилъ несправедливость налога и явную выгоду этой затви для фабрики; они оба нахмурившись ушли. Проводивъ ихъ, мать сказала, усмъхаясь:

 Воть, Паша, и старики стали къ тебѣ за умомъ ходить.

Не отвѣчая, озабоченный Павелъ сѣлъ за столъ и началъ что-то писать. Черезъ нѣсколько минутъ онъ сказалъ ей:

- Я тебя попрошу: сейчасъ-же повзжай въ городъ, отдай эту записку...
  - Это опасное? спросила она.
- Да. Тамъ печатаютъ для насъ газету... Необходимо, чтобы исторія съ копъйкой попала въ номеръ...
- Ну-ну! отозвалась она, поспѣшно одѣваясь. Я сейчасъ...

Это было первое порученіе, данное ей сыномъ. Она обрадовалась тому, что воть онь открыто сказаль ей, въ чемъ дѣло, и она можеть быть прямо полезна ему.

— Это я понимаю, Паша! — говорила она. — Это ужъ

они грабять!.. Какъ человѣка-то зовуть, Егоръ Ивановичь?

Она воротилась поздно вечеромъ, усталая, но довольная.

- Сашеньку видѣла! говорила она сыну. Кланяется тебѣ. А воть Егоръ Ивановичъ простой такой... шутникъ! Смѣшно онъ говоритъ.
- Я радъ, что они тебѣ нравятся! тихо сказалъ Павелъ.
- Простые люди, Паша! Хорошо, когда люди простые... И всѣ уважають тебя...

Въ понедѣльникъ Павелъ снова не пошелъ работать, у него болѣла голова. Но въ обѣдъ прибѣжалъ Федя Мазинъ, ваволнованный, счастливый и, задыхаясь отъ усталости, сообщилъ:

— Идемъ! Вся фабрика поднялась. За тобой послали... Сизовъ и Махотинъ говорятъ, что лучше всёхъ можешь объяснить... Что тамъ дёлается!

Павелъ молча сталъ одвваться.

- Бабы прибѣжали визжатъ!
- Я тоже пойду! заявила мать. Ты нездоровь! Что они тамъ затъяли?.. Я пойду!
  - Иди! кратко сказалъ Павелъ.

По улицѣ шли быстро и молча. Мать задыхалась отъ ходьбы и волненія, она чувствовала — надвигается что-то важное... Въ воротахъ фабрики стояла толпа женщинъ, крикливо ругаясь. Когда они трое проскользнули во дворъ, то сразу попали въ густую, черную, возбужденно гудѣвшую толпу. Мать видѣла, что всѣ головы были обращены въ одну сторону. къ стѣнѣ кузнечнаго цеха, гдѣ, на грудѣ стараго желѣза и фонѣ краснаго кирпича, стояли, размахивая руками. Сизовъ, Махотинъ и Вяловъ и еще человѣкъ пять пожилыхъ, вліятельныхъ рабочихъ.

- Власовъ идетъ! крикнулъ кто-то.
- Власовъ? Давай его сюда...

Пабла схватили, толкнули впередъ, и мать осталась одна.

- Тише! кричали сразу въ нѣсколькихъ мѣстахъ.
- И гді-то близко раздавался ровный голось Рыбина:
- Не за копѣйку надо стоять, а за справедливость, вотъ! Дорога намъ не копѣйка наша, она не круглѣе другихъ, но она тяжелѣе въ ней крови человѣческой больше, чѣмъ въ директорскомъ рублѣ, вотъ! И не копѣйкой дорожимъ, кровью, правдой, вотъ!

Слова его сильно падали на толпу и высѣкали горячія восклипанія:

- Вѣрно! Такъ, Рыбинъ!
- Тише, дьяволы!
- Правильно, кочегаръ!
- Власовъ пришелъ!

Заглушая тяжелук возню машинъ, трудные вздохи пара и шелестъ проводовъ, голоса сливались въ шумный вихрь. Отовсюду торопливо бъжали люди и, размахивая руками, вступали въ споръ, разжигая другъ друга горячими, колкими словами. Безысходное раздраженіе, всегда дремотно таившееся въ усталыхъ грудяхъ, просыпалось, требовало выхода и, вырываясь изъ устъ, торжествуя летало по воздуху, все шире расправляя темныя крылья, все кръпче охватывая людей, увлекая ихъ за собой, сталкивая другъ съ другомъ, перерождаясь въ пламенную злобу. Надътолной колыхалась туча копоти и пыли, облитыя потомълица горъли, и кожа щекъ плакала черными слезами. На темныхъ липахъ сверкали глаза, блестъли зубы.

Тамъ, гдѣ стояли Сизовъ и Махотинъ, появился Павелъ и прозвучалъ его крикъ.

# — Товарищи!

Мать видѣла, что лицо у него поблѣднѣло и губы дрожать; она невольно двинулась впередъ, расталкивая толпу. Ей говорили раздраженно:

— Куда лѣзешь, старуха!

Толкали ее. Но это не останавливало женщину; раздвигая людей плечами и локтями, она медленно протискивалась все ближе къ сыну, повинуясь желанію встать рядомъ съ нимъ.

А Павелъ, выбросивъ изъ груди слово, въ которое онъ привыкъ вкладывать глубокій и важный смыслъ, почувствовалъ, что горло ему сжала острая спазма боевой радости; его охватило необоримое желаніе отдать себя своей въръ, бросить людямъ свое сердце, зажженное огнемъ мечты о правдъ.

- Товарищи! повториль онъ, черпая въ этомъ словѣ восторгъ и силу. Мы—тѣ люди, которые строять церкви и фабрики, куютъ цѣпи и деньги... мы та живая сила, которая кормить и забавляеть всѣхъ отъ пеленокъ до гроба...
  - Вотъ! крикнулъ Рыбинъ.
- Мы всегда и вездѣ первые въ работѣ и на послѣднемъ мѣстѣ въ жизни. Кто заботится о насъ? Кто хочетъ намъ добра? Кто считаетъ насъ людьми? Никто!
  - Никто! отозвался, точно эхо, чей-то голосъ.

Павелъ, овладѣвая собой, сталъ говорить проще и спокойнѣе, толпа медленно подвигалась къ нему, складываясь въ темное, тысячеглавое тѣло. Она смотрѣла въ его лицо сотнями внимательныхъ глазъ, всасывала его слова, пряталась, напрягалась.

- Мы не добьемся лучшей доли, покуда не почувствуемъ себя товарищами, семьей друзей, крвпко связанныхъ однимъ желаніемъ — желаніемъ бороться за наши права.
- —Говори о дёлё! грубо закричали гдё-то рядомъ съ матерью.
- Не мѣшай ему! Молчите! негромко раздались два возгласа въ разныхъ мѣстахъ.

Закопченныя лица хмурились недовърчиво, угрюмо, десятки глазъ смотръли въ лицо Павла серьезно, вдумчиво.

- Соціалисть, а не дуракъ! зам'втилъ кто-то.
- Ухъ! Смёло говорить! толкнувъ мать въ плечо, сказалъ высокій, кривой рабочій.
  - Пора, товарищи, дать отпоръ жадной силь, которая

живеть нашимъ трудомъ, пора защищаться, надо понять всёмъ, что никто, кромё насъ самихъ, не поможетъ намъ! Одинъ за всёхъ, всё за одного — вотъ нашъ законъ, если мы хотимъ одолёть врага!

— Дѣло говорить, ребята! — крикнуль Махотинь. — Слушай правду!

И, широко взмахнувъ рукой, онъ потрясъ въ воздухѣ кулакомъ.

— Надо вызвать директора сейчасъ-же! — продолжаль Павель. — Надо спросить его...

По толпъ точно вихремъ ударило. Она закачалась, и десятки голосовъ сразу крикнули:

- Директора сюда!
- Пусть объяснить!
- Веди его!
- Депутатовъ послать за нимъ!
- Не надо!

Мать протолкалась впередъ и смотрвла на сына снизу вверхъ. Она была полна гордости — Павелъ стоялъ среди старыхъ, уважаемыхъ рабочихъ, всв его слушали и соглашались съ нимъ. Ей нравилось, что онъ спокоенъ и говорить такъ просто, не элится, не ругается, какъ другіе.

Точно градъ на желѣзо, сыпались отрывистыя восклицанія, ругательства, злыя слова. Павелъ смотрѣлъ на людей сверху и искалъ среди нихъ чего-то широко открытыми глазами.

- Депутатовъ!
- Сизовъ пускай говорить!
- Власовъ!
- Рыбина! У него зубы страшные!

Наконецъ выбрали для разговора съ директоромъ троихъ — Сизова, Рыбина и Павла и уже хотвли послать за нимъ, какъ вдругъ въ толив раздались негромкія восклицанія.

- Самъ идетъ!..
- Директоръ!..

#### - Ara-a?!

Толпа разступилась, давая дорогу высокому и сухому человёку съ острой бородкой и длиннымъ лицомъ.

— Позвольте! — говориль онь, отстраняя рабочихь съ своей дороги короткимъ жестомъ руки и не дограгиваясь до нихъ. Глаза у него были прищурены, и взглядомъ опытнаго владыки людей онъ испытующе щуналъ лица рабочихъ. Передъ нимъ снимали шапки, кланялись ему — онъ шелъ, не отвѣчая на поклоны и сѣялъ въ толиѣ тишину и смущеніе, конфузливыя улыбки и негромкія восклицанія, въ которыхъ уже слышалось раскаяніе дѣтей, сознающихъ, что они нашалили.

Воть онъ прошлеъ мимо матери, скользнувъ по ея лицу строгими глазами, остановился передъ грудой жельза. Кто-то сверху протянулъ ему руку — онъ не взялъ ея, свободно, сильнымъ движеніемъ тъла влъзъ наверхъ, всталъ впереди Павла и Сизова и спросилъ:

— Это что за сборище? Почему ьы бросили работу? Нѣсколько секундъ было тихо. Головы людей покачивались точно колосья. Сизовъ, махнувъ въ воздухѣ картузомъ, повелъ плечами и опустилъ голову.

— Я спрашиваю! — крикнулъ директоръ.

Павелъ всталъ рядомъ съ нимъ и громко сказалъ, указывая на Сизова и Рыбина.

- Мы трое уполномочены товарищами потребовать,
   чтобы вы отмѣнили свое распоряженіе о вычетѣ копѣйки...
- Почему? спросилъ директоръ, не взглянувъ на Павла.
- Мы не считаемъ справедливымъ такой налогъ на насъ! — громко сказалъ Павелъ.
- Вы что-же, въ моемъ намѣрніи осушить болото видите только желаніе эксплоатировать рабочихъ, а не заботу объ улучшеніи ихъ быта? Да?
  - Да! отвътилъ Павелъ.
  - И вы тоже? спросиль директоръ Рыбина.
  - Всв одинаково! ответиль Рыбинь.

- А вы, почтенный? обратился директоръ къ Сизову.
- Да и я тоже попрошу: ужъ вы оставьте копъечку-то при насъ!

И, снова наклонивъ голову, Сизовъ виновато улыбнулся.

Директоръ медленно обвелъ глазами толпу, пожалъ плечами. Потомъ испытующе оглядёлъ Павла и замётиль ему:

— Вы кажетесь довольно интеллигентнымъ человѣкомъ — неужели и вы не понимаете пользу этой мѣры?

Павель громко отвътиль:

- Если фабрика осущить болото за свой счеть это всѣ поймуть!
- Фабрика не занимается филантропіей! сухо замътиль директоръ. — Я приказываю всёмъ немедленно встать на работу!

И онъ началъ спускаться внизъ, осторожно ощупывая ногой желёзо и не глядя ни на кого.

Въ толив раздался недовольный гулъ.

— Что? — спросиль директорь, остановясь.

Всѣ замолчали, только откуда-то издали раздался одинокій голосъ:

- Работай самъ!..
- Если черезъ пятнадцать минутъ вы не начнете работать я прикажу записать всёмъ штрафъ! сухо и внятно отвётилъ директоръ.

Онъ снова пошелъ сквозь толпу, но теперь свади него возникалъ глухой ропоть, и чёмъ глубже уходила его фигура, тёмъ выше поднимались крики.

- Говори съ нимъ!
- Вотъ-те и права! Эхъ, судьбишка...

Обращались къ Павлу, крича ему:

- Эй, законникъ, что дълать теперь?
- Говорилъ ты, говорилъ, а онъ пришелъ все стеръ!
- Ну-ка, Власовъ, какъ быть?

Когда крики стали настойчивее, Павелъ заявилъ:

— Я предлагаю, товарищи, бросить работу до поры, пока онъ не откажется оть копъйки...

Возбужденно запрыгали слова.

- Нашель дураковь!
- Такъ и надо!
- Стачка?
- Изъ-за копъйки-то?
- А что? Ну, и стачка!
- Всвхъ за это въ шею...
- А кто работать будеть?..
- Найдутся люди!
- Это которые Іуды?

#### XIII.

Павелъ сошелъ внизъ и всталъ рядомъ съ матерью. Всв вокругъ загудвли, споря другъ съ другомъ, волнуясь, вскрикивая.

— Не свяжещь стачку! — сказалъ Рыбинъ, подходя къ Павлу. — Хоть и жаденъ народъ до копъйки, да всъ они трусливы. Сотни три встанутъ на твою сторону, не больше. Этакую кучку навоза на однъ вилы не поднимешь...

Павелъ молчалъ. Передъ нимъ колыхалось огромное, черное лицо толны и требовательно смотрвло ему въ глаза. Сердце стучало тревожно. Власову казалось, что всв его слова исчезли безслвдно въ людяхъ, точно рвдкія капли дождя, упавшія на землю, истощенную долгой засухой. Одинъ за другимъ къ нему подходили рабочіе, хваля его за рвчь, и выражали сомнвніе въ удачв стачки, жаловались на отсутствіе въ народв пониманія своихъ интересовъ и силы своей.

Онъ пошель домой грустный и усталый. Сзади него шла мать и Сизовъ, а рядомъ шагалъ Рыбинъ и гудѣлъ ему въ ухо:

-- Ты хорошо говоришь, да -- не сердцу, воть. Надо въ сердце, въ самую глубину искру бросить. Не возьметь людей разумомъ, не по ногѣ обувь — тонка и узка! Не влѣзеть. А и влѣзеть — живо стопчешь, вотъ.

Сизовъ говорилъ матери:

— Пора намъ, старикамъ, на погостъ, Нилова. Начинается новый народъ... Что мы жили? На колѣнкахъ ползали и все въ землю кланялись. А теперь люди... не то опамятовались, не то — еще куже оштолются... на насъ не похожи. Вотъ она, молодежь-то, говорить съ директоромъ, какъ съ равнымъ... да-а. Эхъ, кабы Матвѣй мой живъ былъ!.. До свиданія, Павелъ Михайловъ... хорошо ты, брать, за людей стоишь! Дай Богъ тебѣ... можетъ найдешь ходы-выходы... дай Богъ!

Онъ ушелъ.

- Да, умирайте-ка! бормоталъ Рыбинъ. Вы ужъ и теперь не люди, а замазка... вами щели замазывать. Видълъ ты, Павелъ, кто кричалъ, чтобы тебя въ депутаты? Тъ, которые говорятъ, что ты соціалистъ, смутьянъ... вотъ... сни! Дескать прогонятъ его туда ему и дорога.
  - Они по своему правы! сказалъ Павелъ.
  - И волки правы, когда товарища рвуть...

Лицо у Рыбина было угрюмое, голосъ необычно вздративаль.

— Не повърять люди голому слову... страдать надо, надо въ крови омыть слово...

Весь день Павелъ ходилъ сумрачный, усталый, странно обезпокоенный, глаза у него горёли и точно искали чегото. Мать, замётивъ это, осторожно спросила:

- Ты что, Паша, а?
- Голова болить... задумчиво сказаль онъ.
  - -Легъ бы... а я доктора позову...

Онъ взглянулъ на нее и торопливо отвътилъ:

- Нътъ, не надо... ничего, пройдетъ...
- И вдругъ тихо заговорилъ:
- Молодъ и слабосиленъ я... вотъ что! Не повърили мнъ, не пошли за моей правдой значитъ, не умълъ я сказать ее, мама... Когда я думаю о правдъ сердце го-

рить, и она такая ясная, такая сильная предо мной... А людямъ не умѣлъ я ее показать во всей силѣ, во всемъ огнѣ... И вотъ теперь — какъ будто потерялъ что... такъ нехорошо мнѣ... обидно за себя...

Она смотрѣла въ сумрачное лицо его, ей хотѣлось понять мысли сына, но онѣ не давались. Желая утѣшить его, она тихонько сказала:

- А ты погоди... не дергай себя за сердце... Сегодия не поняли завтра поймутъ...
  - Да... должны понять! воскликнуль онъ.
  - Вёдь воть даже я вижу твою правду...

Павелъ близко подошелъ къ ней.

— Ты, мама... хорошій человікь...

И отвернулся отъ нея. Она, вздрогнувъ какъ обожженная его тихими словами, приложила руку къ сердцу и ушла, бережно унося его ласку.

Ночью, когда мать уже спала, а онъ лежа въ постели читаль книгу, явились жандармы и сердито начали рыться вездв, на дворв, на чердакв. Желтолицый офицеръ велъ себя такъ же, какъ и въ первый разъ — обидно, насмѣшливо, находя удовольствіе въ издѣвательствахъ, стараясь задѣть за сердце. Мать, сидя въ углу, молчала не отрывая глазъ отъ лица сына. Онъ старался не выдавать своего волненія, но когда офицеръ смѣялся, у него странно шевелились пальцы, и она чувствовала, что ему трудно не отвѣчать жандарму, тяжело сносить его шутки. Теперь ей не было такъ страшно, какъ во время перваго обыска, она чувствовала больше ненависти къ этимъ сѣрымъ ночнымъ гостямъ со шпорами на ногахъ, и ненависть поглощала тревогу.

Павелъ успълъ шеннуть ей:

-Меня возьмутъ...

Она, наклонивъ голову, тихо отвётила:

— Понимаю...

Она понимала — его посадять въ тюрьму за то, что онъ говорилъ сегодня рабочимъ. Но съ тъмъ, что онъ говорилъ,

соглашались всв и всв должны вступиться за него, значить, долго держать его не будуть...

Ей хотвлось обнять его, заплакать, но рядомъ стояль офицеръ и, прищуривъ глаза, смотрвлъ на нее. Губы у него вздрагивали, усы шевелились. Власовой казалось, что этотъ офицеръ ждетъ ея слезъ, жалобъ и просьбъ. Собравъ всв свои силы, стараясь говорить меньше, она сжала рукусына и, задерживая дыханіе, медленно, тихо сказала:

- До свиданья, Паша... Все взялъ, что надо?
- Все. Не скучай...
- Христосъ съ тобой...

Когда его увели, она сѣла на лавку и, закрывъ глаза, тихо завыла. Опираясь спиной о стѣну, какъ бывало, дѣлалъ ея мужъ, туго связанная тоской и обиднымъ сознаніем своего безсилія, она, закинувъ голову, выла долго, тихо и однотонно, выливая въ этихъ звукахъ боль раненаго сердца. А передъ нею неподвижнымъ пятномъ стояло желтое лицо, съ рѣдкими усами, и прищуренные глаза смотрѣли съ удовольствіемъ. Въ груди ея чернымъ клубкомъ свивалось ожесточеніе и злоба на людей, которые отнимаютъ у матери сына за то, что сынъ ищетъ правду.

Было холодно, въ стекла стучалъ дождь, по ствнамъ шуршало что-то, и казалось, что въ ночи вокругъ дома ходятъ, подстерегая, сврыя фигуры съ широкими красными лицами безъ глазъ, съ длинными руками. Ходятъ и чуть слышно звякаютъ шпорами.

— Взяли-бы и меня... — думала она.

Провылъ гудокъ, требуя людей на работу. Сегодня онъ вылъ глухо, низко и неувѣренно. Отворилась дверь, вошелъ Рыбинъ. Онъ всталъ передъ нею и, стирая ладонью капли дождя съ бороды, спросилъ:

- Увели?
- Увели проклятые! вздохнувъ, отвътила она.
- Такое дѣло! сказалъ Рыбинъ усмѣхнувшись. А меня — обыскали, ощупали, да-а. Изругали... ну — не обидѣли, однако... Увели, значить, Навла! Директоръ

мигнулъ, жандармъ кивнулъ и — нѣтъ человѣка. Они дружно живутъ. Одни народъ доятъ, а другіе — за рога его держатъ...

- Вамъ-бы вступиться за Павла-то! воскликнула мать вставая. Вёдь онъ ради всёхъ пошелъ.
  - Кому вступиться? спросиль Рыбинъ.
  - Всвиъ!
- Ишь ты! Нёть, этого не случится... Они копили силу тысячи лёть... они намъ въ сердце гвоздей набили... не можемъ мы соединиться сразу, прежде занозы желёзныя надо повытаскать намъ другъ у друга... занозы-то эти, которыя мёшають намъ сложиться сердцами плотно...

И, усмъхаясь, онъ ушелъ своей тяжелой походкой, увеличивъ горе матери суровой безнадежностью своихъ словь.

— Вдругъ бить будутъ... пытать...

Она представляла себѣ тѣло сына избитое, изорванное, въ крови, и страхъ холодной глыбой ложился на грудь, давиль ее. Глазамъ было больно.

Она не топила печь, не варила себъ объда и не пила чаю, только поздно вечеромъ съъла кусокъ хлъба. И когда легла спать — ей думалось, что никогда еще жизнь ен не была такой обидной, одинокой, голой. За послъдние годы она привыкла жить въ постоянномъ ожидании чего-то важнаго, добраго. Вокругъ нея шумно и бодро вертълась молодежь, и всегда передъ нею стояло серьезное лицо сына хозяина и творца этой тревожной, но хорошей жизни. А вотъ нътъ его и ничего нътъ.

#### XIV.

Медленно прошелъ день, безсонная ночь и еще болъ медленно другой день. Она ждала кого-то, но никто не являлся. Наступилъ вечеръ. И — ночь. Вздыхалъ и шаркали по стънъ холодный дождь, въ трубъ гудъло и подъ поломи возилось что-то. Съ крыши капала вода, и унылый звуктея паденія странно сливался со стукомъ часовъ. Каза

лось, весь домъ тихо качается, и все вокругъ было ненужнымъ, омертвѣло въ тоскѣ...

Въ окно тихо стукнули... разъ... два... Она привыкла къ этимъ стукамъ, они уже не пугали ее, и теперь вздрогнула отъ легкаго, радостнаго укола въ сердце. Какая-то смутная надежда быстро подняла ее на ноги. Бросивъ на плечи шаль, она открыла дверь...

Вошелъ Самойловъ, а за нимъ еще какой-то человѣкъ, съ лицомъ закрытымъ воротникомъ пальто и въ надвинутой на брови шапкѣ.

- Разбудили мы васъ? не здороваясь, спросиль Самойловь, противъ обыкновенія озабоченный и хмурый.
- Не спала я! отвътила она и молча, ожидающими глазами уставилась на нихъ.

Спутникъ Самойлова, тяжело и хрипло вздыхая, сняль шапку и, протянувъ матери широкую руку съ короткими пальцами, сказалъ ей дружески, какъ старой знакомой:

- Здравствуйте, бабуля! Не узнали?
- Это вы? воскликнула Власова, вдругъ чему-то радуясь. Егоръ Ивановичъ?
- Азъ есмь! отвётиль онъ, наклоняя свою большую голову съ длинными, какъ у псаломщика, волосами. Его полное лицо добродушно улыбалось, маленькіе сърые глазки смотрёли въ лицо матери ласково и ясно. Онъ былъ похожъ на самоваръ такой-же круглый, низенькій съ толстой шеей и короткими руками. Лицо лоснилось и блистало, дышалъ онъ шумно, и въ груди все время что-то булькало, хрипъло...
- Пройдите въ комнату, я сейчасъ одѣнусь! предложила мать.
- У насъ къ вамъ дѣло есть! озабоченно сказалъ Самойловъ, исподлобья взглянувъ на нее.

Егоръ Ивановичъ прошелъ въ комнату и отгуда говорилъ.

— Сегодня утромъ, милая бабуля, изъ тюрьмы воротился изв'ёстный вамъ Николай Ивановичъ...

- Развѣ онъ былъ тамъ? спросила мать.
- Три мѣсяца и одиннадцать дней... Видѣлъ тамъ кохла онъ кланяется вамъ, и Павла, который тоже кланяется, просить васъ не безпоконться и сказать вамъ, что на пути его, мѣстомъ отдыха человѣку всегда служитъ тюрьма такъ ужъ установлено заботливымъ начальствомъ нашимъ... Затѣмъ, бабуля, я приступлю къ дѣлу., Вы знаете сколько народу схватили здѣсь вчера?
  - Нѣтъ! А развѣ кромѣ Паши?.. воскликнула мать.
- Онъ сорокъ девятый! перебиль ее Егоръ Ивановичъ спокойно. И надо ждать, что начальство забереть еще человъкъ... съ десятокъ! Вотъ этого господина тоже...
  - Да, и меня! хмуро сказалъ Самойловъ.

Власова почувствовала, что ей стало легче дышать...

- Не одинъ онъ тамъ! мелькнуло у нея въ головѣ.
   Одѣвшись, она вошла въ комнату и бодро улыбнулась гостю.
- Навѣрно долго держать не будутъ, если такъ много забрали...
- Правильно! сказалъ Егоръ Ивановичъ. А если мы ухитримся испортить имъ эту обёдню, такъ они и совсёмъ въ дуракахъ останутся... Дёло стоить такъ, бабуля: если мы теперь перестанемъ доставлять на фабрику наши книжечки, жандармишки уцёпятся за это грустное явленіе и обратятъ его противъ Павла со товарищи, иже съ нимъ ввергнуты въ узилище...
- —Какъ же это? Зачѣмъ же? тревожно крикнула мать.
- —А очень просто, бабуля! мягко сказалъ Егоръ Мвановичъ. —Иногда и жандармы разсуждаютъ правильно. Вы подумайте: былъ Павелъ были книжки и бумажки, нѣтъ Павла нѣтъ ни книжекъ, ни бумажекъ! Значитъ, это онъ сѣялъ книжечки, ага-а? Ну, и начнутъ они ѣстъ всѣхъ... они, эти жандармы, любятъ такъ окарнать человъка, чтобы отъ него остались одни пустяки и трогательное воспоминаніе...

— Я понимаю, понимаю! — тоскливо сказала мать. — Ахъ, Господи! Какъ же теперь?

Изъ кухни раздался голосъ Самойлова:

- Всѣхъ почти выловили, чортъ возьми!.. Теперь намъ нужно дѣло продолжать по прежнему, не только для самого дѣла... а и для спасенія товарищей.
- А работать некому! добавиль Егорь, усмъхаясь. Литература у насъ есть превосходнаго качества... самъ дълаль... а какъ ее на фабрику внести сіе неизвъстно.
- Стали обыскивать всёхъ въ воротахъ! сказалъ Самойловъ.

Мать чувствовала, что отъ нея чего-то хотять, ждуть, и торопливо спрашивала:

— Ну, такъ что-же? Какъ-же?

Самойловъ всталъ у дверяхъ и сказалъ:

- Вы, Пелагея Ниловна, знакомы съ торговкой Корсуновой...
  - Знакома, ну?
  - Поговорите съ ней, не пронесетъ-ли она?

Мать отрицательно замахала руками.

— Ой, нѣтъ! Баба она болтливая... нѣтъ! Какъ узнаютъ, что черезъ меня... изъ этого дома... нѣтъ, нѣтъ!

И вдругъ остненная внезапной мыслью она радостно и

тихо заговорила:

— Вы мнѣ дайте, дайте — мнѣ! Ужъ я устрою... я сама ужъ найду ходъ! Я Марью же и попрошу... пусть она мнѣ въ помощницы возьметъ! Мнѣ хлѣбъ ѣсть надо-же, работать надо-же! Вотъ я и буду обѣды туда носить... Ужъ я устроюсь!

Прижавъ руки къ груди, она торопливо увѣряла, что сдѣлаетъ все хорошо, незамѣтно, и въ заключеніе торже-

ствуя воскликнула:

— Они увидять — Павла Власова нъть, а рука его даже изъ острога достигаеть... они увидять!

Всѣ трое оживились. Егоръ, крѣпко потирая руки, улыбался и говорилъ:

- Чудесно, бабуля! Знали-бы вы, какъ это превосходно? Прямо — очаровательно.
- Я въ тюрьму, какъ въ кресло сяду, если это удастся! смѣясь и потирая руки замѣтилъ Самойловъ.
- Вы, бабуля красавица! хрипло кричалъ Егоръ.

Мать улыбнулась. Это было ясно: если теперь листки появятся на фабрикъ — начальство должно будеть понять, что не ея сынъ распространяеть ихъ. И чувствуя себя способной исполнить задачу, она вся вздрагивала отъ радости.

- Когда пойдете на свиданіе съ Павломъ, говорилъ Егоръ, скажите ему, что у него хорошая мать...
- Я его раньше увижу! усмѣхаясь, пообѣщалъ Самойловъ.
- Вы такъ ему и скажите я все, что надо, сдѣлаю! Чтобы онъ зналъ это!..
- A если его не посадять? спросиль Егорь, указывая на Самойлова.
  - Ну, что-же дѣлать!

Они оба захохотали. И когда она поняла свой промахъ, то и сама начала смъяться, тихо и смущенно, немножко лукавая.

- За своимъ чужое плохо видно! сказала она, опустивъ глаза.
- Это естественно! воскликнулъ Егоръ. А насчетъ Павла вы не безпокойтесь и не грустите. Изъ тюрьмы онъ еще лучше воротится. Тамъ отдыхаешь и учишься, а на волѣ у нашего брата для этого времени нѣтъ... Я вотъ трижды сидѣлъ и каждый разъ, хотя и съ небольшимъ удовольствіемъ, но съ несомнѣнной пользой для ума и сердца.
- Дышете вы тяжело! сказала она, дружелюбно глядя въ его простое лицо.
- На это есть особыя причины! отвѣтиль онъ, поднявъ палець кверху. — Такъ, значить, рѣшено, бабуля? Завтра мы вамъ доставимъ матеріалецъ... и снова завертится колесо рагрушенія вѣковой тьмы. Да здравствуетъ

свободное слово, бабуля, и да здравствуетъ сердце матери! А пока, — до свиданья!

- До свиданья! сказалъ Самойловъ, крѣпко пожимая руку ей. А я вотъ своей матери и заикнуться не могу ни о чемъ такомъ... да!
- Всѣ поймутъ! сказала Власова, желая сдѣлать пріятное ему. Всѣ поймутъ!

Когда они ушли, она заперла дверь и, вставъ на колѣни среди комнаты, стала молиться подъ шумъ дождя. Молилась безъ словъ, какой-то одной большой думой о людяхъ, о всѣхъ людяхъ, которыхъ ввелъ Павелъ въ ея жизнь. Они какъ-бы проходили между нею и иконами, на которыя она смотрѣла, проходили всѣ такіе простые, странно близкіе другъ другу и одинокіе въ жизни.

Рано утромъ она отправилась къ Марьѣ Корсуновой. Торговка, какъ всегда замасленная и шумная, встрътила ее сочувственно.

- Тоскуещь?—спросила она, похлопавъ мать по плечу жирной рукой. Брось! Взяли, увезли, эка бѣда! Ничего худого тутъ нѣту. Это раньше было за кражи въ тюрьму сажали, а теперь за правду начали сажать. Павелъ, можетъ, и не такъ что нибудь сказалъ, но опъ за всѣхъ всталъ и всѣ его понимаютъ, не безпокойся! Не всѣ говорятъ, а всѣ знаютъ, кто хорошъ... Я все собиралась зайти къ тебѣ, да вотъ, некогда. Стряпаю, да торгую, а умру, видно, нищей. Любовники меня одолѣваютъ, анавемы! Такъ и гложутъ, такъ и гложутъ, словно тараканы каравай... Накопишь рублей съ десятокъ, явится какой-нибудь еретикъ и слижетъ деньги... да. Бѣдовое дѣло бабой быть! Поганная должность на землѣ!.. Одной житъ трудно, вдвоемъ силы нѣтъ.
- А я къ тебѣ въ помощницы проситься пришла! сказала Власова, перебивая ея болтовию.
- Это какъ? спросила Марья и, выслушавъ подругу, утвердительно кивнула головой.
  - Можно! Помнишь ты меня, бывало, отъ мужа моего

прятала? Ну, а теперь я тебя отъ нужды спрячу... Тебв всв должны помочь, потому твой сынъ за общественное дело пропадаеть. Хорошій парень онъ у тебя, это всв говорять, какъ одна душа, и всв его жальють. Я скажу — отъ арестовъ этихъ добра начальству не будеть, ты погляди, что на фабрикв делается? Не хорошо говорять, милая. Они тамъ, начальники, думають — укусили человека за пятку, далеко не уйдеть! Анъ выходить такъ, что десятокъ ударили — сотни разсердились! Рабочаго осторожно трогай — онъ терпить, терпить, да и взорветь его.

Разговоръ кончился тѣмъ, что на другой день въ обѣдъ Власова была на фабрикѣ съ двумья корчагами Марьиной стряпни, а сама Марья пошла торговать на базаръ.

### XV.

Рабочіе сразу зам'єтили новую торговку. Одни, подходя къ ней, одобрительно говорили:

— За дёло взялась, Ниловна?

И утвшали, доказывая, что Павла скоро выпустять, его двло — правое. Другіе тревожили ея печальное сердце осторожными словами собользнованія, третьи озлобленно и открыто ругали директора, жандармовъ и находили въ груди ея отвътное эхо. Были люди, которые смотръли на нее злорадно, а табельщикъ Исай Гробовъ сказалъ сквозь зубы:

— Ка-бы я былъ губернаторомъ, я-бы твоего сына повъсиль! Не сбивай народъ съ толку...

Оть этой злой угрозы на нее повѣяло мертвымъ холодомъ. Она ничего не сказала въ отвѣтъ Исаю, только взглянула въ его маленькое, усѣянное веснушками лицо, и, вздохнувъ, опустила глаза въ землю.

Она видѣла, что на фабрикѣ было неспокойно, рабочіе собирались кучками, о чемъ-то вполголоса горячо говорили между собой, всюду шныряли озабоченные мастера, порою раздавались ругательства, раздраженный смѣхъ.

Двое полицейскихъ провели мимо нея Самойлова; онъ шелъ, сунувъ одну руку въ карманъ, а другой приглаживая свои рыжеватые волосы.

Его провожала толпа рабочихъ, человъкъ въ сотню, погоняя полицейскихъ руганью и насмъщками...

- Гулять пошель, Гриша! крикнуль ему кто-то.
- Почеть нашему брату! поддержаль другой. Со стражей ходимъ...

И крѣпко выругался.

- Воровъ ловить, видно, невыгодно стало! эло и громко говорилъ высокій и кривой рабочій. Начали честныхъ людей таскать...
- Хоть-бы ночью таскали! вторилъ кто-то изъ толпы. — А то днемъ — безъ стыда... сволочи!

Полицейскіе шли угрюмо и быстро, стараясь ничего не видѣть и будто не слыша восклицаній, которыми провожали ихъ. Навстрѣчу имъ трое рабочихъ несли большую полосу желѣза и, направляя ее на нихъ, кричали:

Берегитесь, рыбаки!

Проходя мимо Власовой, Самойловъ, усмѣхаясь, кивнулъ ей головой и сказалъ:

— Поволокли раба Божія Григорія!

Она молча и низко поклонилась ему, ее трогали эти молодые, честные, трезвые и умные, уходившіе въ тюрьму съ улыбками на лицахъ; у нея незамѣтно возникала жалостливая любовь матери къ нимъ.

И ей пріятно было слышать рёзкія сужденія о начальствъ — въ нихъ она чувствовала вліяніе своего сына.

Воротясь съ фабрики, она провела весь день у Марьи, помогая ей въ работъ и слушая ея болтовню, а поздно вечеромъ пришла къ себъ въ домъ, гдъ было пусто, холодно и неуютно. Она долго совалась изъ угла въ уголъ, не находя себъ мъста, не зная, что дълать. И ее безпокоило, что вотъ уже скоро ночь, а Егоръ Ивановичъ не несетъ литературу, какъ онъ объщалъ.

За окномъ мелькали тяжелые, сфрые хлонья осенняго

снъга. Мягко приставая къ стекламъ, они безшумно скользили внизъ и таяли, оставлян за собой мокрый слъдъ. Она думала о сынъ...

Въ дверь осторожно постучались, мать быстро подбъжала, сняла крючокъ — вошла Сашенька. Мать давно ее не видала, и теперь первое, что бросилось ей въ глаза, это неестественная полнота дъвушки.

- Здравствуйте! сказала она, радуясь, что пришелъ человѣкъ, и часть ночи она проведетъ не въ одиночествѣ. — Давно не видать было васъ. Уѣзжали?
- Нѣтъ, я въ тюрьмѣ сидѣла! отвѣтила дѣвушка, улыбаясь. Вмѣстѣ съ Николаемъ Ивановичемъ, помните его?
- Какъ-же не помнить! воскликнула мать. Мив вчера Егоръ Ивановичъ говорилъ, что его выпустили... а про васъ я не знала... Никто и не сказалъ, что вы тамъ...
- Да что-же объ этомъ говорить?.. Мив, пока не пришелъ Егоръ Ивановичъ, переодъться надо! — сказала дввушка, оглядываясь.
  - Мокрая вы вся...
  - Я книжки принесла...
  - Давайте, давайте ихъ сюда! заторопилась мать...
  - Сейчасъ.

Дѣвушка быстро разстегнула пальто, встряхнулась, и съ нея, точно листья съ дерева, посыпались на полъ, шелестя, пачки бумаги. Мать смѣясь подбирала ихъ съ пола и говорила:

- А я смотрю полная вы такая, думала замужь вышли и ребеночка ждете... Ой-ой, сколько вы принесли! Неужели пѣшкомъ?
- Да! сказала Сашенька. Она теперь снова стала стройной и тонкой, какъ прежде. Мать видѣла, что щеки у нея ввалились, глаза стали огромными и подъ ними легли темныя пятна.
  - Только что выпустили васъ... вамъ бы отдохнуть, а

вы воть тяжесть какую несли семь версть! — вздохнувъ и качая головой, сказала мать.

— Нужно! — отв'єтила д'євушка, вздрагивая. — Скажите, какъ Павелъ Михайловичъ... ничего онъ... не очень взволновался?

Спрашивая, Сашенька не смотрёла на мать; наклонивъ голову, она поправляла волосы, и пальцы ея дрожали.

- Ничего! отвътила мать. Да въдь онъ себя не выдасть.
- Вѣдь у него крѣпкое здоровье? тихо проговорила дѣвушка.
- Не хворалъ онъ никогда! отвътила мать. Дрожите вы вся. Вотъ я чаемъ васъ напою вареньемъ малиновымъ...
- Это хорошо-бы! Только стоить-ли вамъ безпокоиться? Поздно. Давайте, я сама...
- Усталая-то? укоризнено отозвалась мать, принимаясь возиться около самовара. Саша тоже вышла въ кухню, сёла тамъ на лавку и, закинувъ руку за голову, заговорила:
- Да... Всетаки ослабляетъ тюрьма. Это проклятое бездѣлье! Нѣтъ ничего мучительнѣе... Сидишь недѣлю, мѣсяцъ... знаешь, какъ много нужно работать... люди ждутъ знаній... ты можешь дать имъ необходимое... и сидишь въ клѣткѣ, точно звѣрь... Отъ этого сердце сохнет....
  - Кто вознаградить вась за все? спросила мать.
  - И, вздохнувъ, отвътила сама себъ:
- Никто, кром'в Господа! Вы, поди-ка, тоже не в'врите въ Hero?
  - Нѣтъ!-кратко отвѣтила дѣвушка, качнувъ головой.
- А я вотъ вамъ не вѣрю! вдругъ возбуждаясь, заявила мать. И быстро вытирая запачканныя углемъ руки о фартукъ, она съ глубокимъ убѣжденіемъ продолжала:
- Не понимаете вы въры вашей! Какъ можно безъ въры въ Бога жить такою жизнью?

Въ свияхъ кто-то громко затопалъ, заворчалъ, мать вздрогнула, дввушка быстро вскочила и торопливо зашептала:

- Не отпирайте! Если это—они, жандармы... вы меня не знаете... я ошиблась домомъ... зашла къ вамъ случайно, упала въ обморокъ, вы меня раздѣли... нашли книги... понимаете?
- Милая вы моя... зачёмъ? умиленно спросила мать.
- Подождите! прислушиваясь, сказала Сашенька. — Это кажется, Егоръ...

Это быль онь, мокрый и задыхающійся оть усталости.

— Ага! Самоварчикъ? — воскликнулъ онъ. — Это лучше всего въ жизни, бабуля! Вы уже здъсь, Сашенька?

Наполняя маленькую кухню хриплыми звуками своего голоса, онъ медленно стаскиваль тяжелое пальто и не останавливаясь говориль:

— Воть, бабуля, дѣвица непріятная для начальства! Будучи обижена смотрителемъ тюрьмы, она объявила ему, что уморитъ себя голодомъ, если онъ не извинится передъ ней, и восемь дней не кушала, по какой причинѣ едва не протянула ножки. Недурно? Животикъ-то у меня каковъ?

Болтая и поддерживая короткими руками безобразно отвисшій животь, онъ прошель въ комнату, затвориль за собою дверь, но и тамъ продолжаль что-то говорить.

- Неужто восемь дней не кушали вы? удивленно спросила мать.
- Нужно было, чтобы онъ извинился предо мной! отвѣчала дѣвушка, зябко поводя плечами. Ея спокойствіе и суровая настойчивость отозвались въ душѣ матери чѣмъто похожимъ на упрекъ...
  - Вотъ какъ!.. подумала она и снова спросила:
  - А еслы бы вы умерли?
- Что-же подѣлаешь! тихо отозвалась дѣвушка. Онъ, все таки, извинился. Человѣкъ не долженъ прощать обиду...

- Да-а... медленно отозвалась мать. А воть нашу сестру всю жизнь обижають...
  - Я разгрузился! объявиль Егорь, отворяя дверь.
  - Самоварчикъ готовъ? Позвольте, я его втащу...

Онъ поднялъ самоваръ и понесъ его, говоря:

- Собственноручный мой папаша выпиваль въ день не менъе двадцати стакановъ чаю, почему и прожилъ на сей землъ безболъзненно и мирно семьдесятъ три года. Имълъ онъ восемь пудовъ въсу и былъ дьячкомъ въ селъ Воскресенскомъ...
  - Вы отца Ивана сынъ? воскликнула мать.
  - Именно! А почему вамъ сіе изв'єстно?
  - Да я изъ Воскресенскаго!..
  - Землячка! Чыхъ будете?
  - Соседи ваши! Серегина я.
- Хромого Нила дочка? Лицо мнѣ знакомое, ибо не однажды дралъ меня за уши...

Они стояли другъ противъ друга и, осыпая одинъ другого вопросами, смѣялись. Сашенька, улыбаясь, посмотрѣла на нихъ и стала заваривать чай. Стукъ посуды возвратилъ мать къ настоящему.

- Ой, простите, заговорилась! Очень ужъ пріятно земляка видѣть...
- Это мив нужно просить прощенія за то, что я туть распоряжаюсь! Но ужь одиннадцатый чась, а мив далеко идти...
  - Куда идти? Въ городъ? удивленно спросила мать.
  - Да.
- Что, вы? Темно, мокро... устали вы! Ночуйте здѣсь... Егоръ Ивановичъ въ кухнѣ ляжетъ, а мы съ вами тутъ...
  - Нътъ, я должна идти! просто заявила дъвушка.
- Да, землячка, требуется, чтобы барышня исчезла. Ее здъсь знають... И, если она завтра покажется на улиць, это будеть нехорошо! — заявиль Егорь.
  - Какъ-же она? Одна пойдетъ?..
  - Пойдеть! сказалъ Егоръ, усмъхаясь.

Дъвушка налила себъ чаю, взяла кусокъ ржаного хлъба, посолила и стала ъсть, задумчиво глядя на мать.

- Какъ это вы ходите? И вы, и Наташа... Я-бы не пошла... боязно! сказала Власова.
- Да и она боится! замѣтилъ Егоръ. Вы боитесь, Саша?

Конечно! — отвътила дъвушка,

Мать взглянула на нее, на Егора и тихонько воскликнула:

— Какіе вы... строгіе!

Выпивъ чаю, Сашенька молча пожала руку Егора, пошла въ кухню, а мать, провожая ее, вышла за нею. Въ кухнъ Сашенька сказала:

— Увидите Павла Михайловича, — передайте ему мой поклонъ... Пожалуйста!

А взявшись за скобу двери, вдругъ обернулась, негромко спросивъ:

— Можно поцеловать вась?

Мать молча обняла ее и горячо поцеловала.

— Спасибо! — тихо сказала дёвушка и, кивнувъ головой, ушла.

Возвратясь въ комнату, мать тревожно взглянула въ окно. Во тьмъ густой и влажной тяжело падали мокрые хлопья снъта.

— A Прозоровыхъ помните? Лавочника? — спросилъ, Егоръ.

Онъ сидёлъ, широко разставивъ ноги, и громко дулъ на стаканъ чаю. Лицо у него было красное, потное и довольное.

Помню, помню... — задумчиво сказала мать, бокомъ подходя къ столу. Съла и, глядя на Егора печальными глазами, медленно протянула:

Ай-ай-ай... Сашенька-то... Какъ она дойдеть?

— Устанетъ! — согласился Егоръ. — Тюрьма ее сильно пошатнула, раньше она кръпче была... Къ тому-же

воспитанія она нѣжнаго... и, кажется, уже испортила себѣ легкія...

- Кто она такая? тихо осведомилась мать.
- Дочь пом'вщика одного. Богатый челов'вкъ ея отецт и большой прохвостъ, какъ она говоритъ. Вамъ, бабуля, изв'встно, что они хотятъ пожениться?
  - Кто?
- Она и Павелъ... да! Но вотъ, все не удается, онъ на волъ, она въ тюрьмъ и наоборотъ!
- Я этого не знала! помолчавъ отвётила мать. Паша о себъ ничего не говорить...

Теперь ей стало еще больше жаль дівушку, и, съ невольной непріязнью взглянувъ на гостя, она проговорила:

- Вамъ бы проводить ее!..
- Нельзя сего! спокойно отвътилъ Егоръ. У меня здъсь куча дъла и я съ утра долженъ буду цълый день ходить, ходить. Занятіе не милое, при моей одышкъ...
- Хорошая она дѣвушка, неопредѣленно проговорила мать, думая о томъ, что сообщилъ ей Егоръ. Ей было обидно услышать это не отъ сына, а отъ чужого человѣка, и она плотно поджала губы, низко опустивъ брови.
- Хрошая! кивнулъ головой Егоръ. Вижу я вамъ ее жалко... Напрасно! У васъ не хватитъ сердца, бабуля милая, если вы начнете жалътъ всъхъ насъ, крамольниковъ... Всъмъ живется не очень легко, говоря правду... Вотъ недавно воротился изъ ссылки мой товарищъ... и когда онъ талъ черезъ Нижній жена и ребенокъ ждали его въ Смоленскъ, а когда онъ явился въ Смоленскъ они уже были въ Московской тюрьмъ. Теперь очередъ жены талъ въ Сибирь. У меня тоже была жена, превосходный человъкъ, но пять лътъ такой жизни свели ее въ могилу...

Онъ залиомъ выпилъ стаканъ чаю и продолжалъ разсказывать. Перечислялъ годы и мѣсяцы тюремнаго заключенія, ссылки, сообщалъ о разныхъ несчастіяхъ, объ избіеніяхъ въ тюрьмахъ, о голодѣ въ Сибири... Мать смотрѣла на него, слушала и удивлялась, какъ просто и спокойно онъ говорилъ объ этой жизни, полной страданій, преслѣдованій, издѣвательствъ надъ людьми...

## — Но поговоримте о дълъ!

Голосъ его измѣнился, лицо стало серьезнѣе. Онъ началъ спрашивать ее, какъ она думаетъ пронести на фабрику книжки, а мать удивлялась его тонкому знанію разныхъ мелочей.

Кончивъ объ этомъ, они снова начали вспоминать о своемъ родномъ селѣ; онъ шутилъ, а она задумчиво бродила въ своемъ прошломъ, и оно казалось ей странно похожимъ на болото, однообразно усвянное кочками, поросшее тонкой, всегда пугливо дрожащей осиной, невысокою елью и заплутавшимися среди кочекъ бѣлыми березами. Березы росли медленно и, простоявъ лътъ пять на зыбкой, гнилой почвѣ, падали и гнили... Она смотрѣла на эту картину, и ей было нестериимо жалко чего-то. Передъ нею стояла фигура дёвушки, съ рёзкимъ, упрямымъ лицомъ. Она теперь шла среди мокрыхъ хлопьевъ снёга, одинокая, усталая... А сынъ силить въ маленькой комнаткв съ желваной рвшеткой на окнв. Можеть быть, онъ не спить еще и думаеть... Но думаеть не о матери, у него есть человъвъ ближе нея. Пестрой, спутанной тучей ползли на нее тяжелыя мысли и крѣпко обнимали сердце...

— Устали вы, бабуля! Давайте-ка, ляжемъ спать! — сказалъ Егоръ, улыбаясь.

Она простилась съ нимъ и бокомъ, осторожно прошла, въ кухню, унося въ сердце ѣдкое, горькое чувство.

По утру, за чаемъ, Егоръ спросилъ ее:

- А если васъ сцапають и спросять, откуда вы взяли всё эти еретицкія книжки вы что скажете?
  - Не ваше діло, скажу! отвітила она.
- Они съ этимъ ни за что не согласятся! возразилъ Егоръ. Они глубоко убъждены, что это именно ихъ дъло!.. И будутъ спрашивать усердно, долго.

- А я не скажу!
- А васъ въ тюрьму!
- Ну, что-жъ? Слава Богу хоть на это гожусь! сказала она, вздыхая. Слава Богу! Кому я нужна? Никому... А пытать не будуть, говорять...
- Гмъ! сказалъ Егоръ, внимательно посмотрѣвъ на нее. Пытать не будутъ... Но хорошій человѣкъ долженъ беречь себя...
- У васъ этому не научишься! отвётила мать, усмъхаясь.

Егоръ, помолчавъ, прошелся по комнатѣ, потомъ подошелъ къ ней и сказалъ:

- Трудно, землячка! Чувствую я очень трудно вамъ!
- Всёмъ трудно! махнувъ рукой, отвётила она. Можетъ только тёмъ, которые понимають, имъ полегче... Но я тоже понемножку понимаю... чего хотятъ хорошіе-то люди...
- А коли вы это понимаете, бабуля, значить, всёмъ вы имъ нужны всёмъ! серьезно сказалъ Егоръ.

Она взглянула на него и молча усмёхнулась.

Въ полдень она спокойно и дѣловито обложила свою грудь книжками и сдѣлала это такъ ловко и удобно, что Егоръ съ удовольствіемъ щелкнулъ языкомъ, заявивъ:

— Зеръ гуть! какъ говорить хорошій нѣмецъ, когда выпьеть ведро пива. Васъ, бабуля, не измѣнила литература: вы остались доброй, пожилой женщиной, полной и высокаго роста. Да благословять безчисленные боги ваше начинаніе!..

Черезъ полчаса, согнутая тяжестью своей ноши, спокойная и увёренная, она стояла у воротъ фабрики. Двое сторожей, раздражаемые насмёшками рабочихъ, грубо ощушывали всёхъ входящихъ во дворъ, переругиваясь съ ними. Въ стороне стоялъ полицейскій и какой-то тонконогій человекъ съ краснымъ лицомъ и быстрыми глазами. Мать, передвигая коромысло съ плеча на плечо, исподлобья слёдила за нимъ — она чувствовала, что это шпіонъ. Высокій, кудрявый парень въ шапкѣ, сдвинутой на затылокъ, кричалъ сторожамъ, которые обыскивали его:

- Вы, черти, въ головѣ ищите, а не въ карманѣ! Одинъ изъ сторожей отвѣтилъ:
- У тебя въ головъ, кромъ вшей, ничего нътъ...
- Вамъ и ловить вшей, а не ершей! откликнулся рабочій.

Шпіонъ окинуль его быстрымъ взглядомъ и сплюнулъ.

- Меня-то пропустили-бы! попросила мать. Видите, человъкъ съ ношей... спина ломится!
- Иди, иди! сердито крикнулъ сторожъ. Разсуждаетъ тоже...

Мать дошла до своего мѣста, составила корчаги на землю и, отирая потъ съ лица, оглянулась.

Къ ней тотчасъ-же подошли слесаря, братья Гусевы и старшій, Василій, хмуря брови, громко спросиль:

- Пироги есть?
- Завтра принесу! отвътила она.

Это быль условленный пароль. Лица братьевь просвытльни. Ивань, не утерпывь, воскликнуль:

— Эхъ ты, мать честная...

Василій присёль на корточки, заглядывая въ корчагу, и въ то же время за пазухой у него очутилась пачка книгь.

- Иванъ, громко говорилъ онъ, не пойдемъ домой, давай у неа объдать! А самъ быстро засовывалъ книжки въ голенища сапогъ. Надо поддержать новую торговку...
  - Надо! согласился Иванъ и захохоталъ.

Мать, осторожно оглядываясь, покрикивала:

— Щи, лапша горячая! Жареное мясо!

И, незамѣтно вынимая книги, пачку за пачкой, совала ихъ въ руки братьевъ. И каждый разъ, когда книги исчезали изъ ея рукъ, передъ нею вспыхивало желтымъ пятномъ, точно огонь спички въ темной комнатѣ, лицо жандармскаго офицера, и она мысленно со влораднымъ чувствомъ говорила ему:

— На-ко тебѣ, батюшка...

Передавая слѣдующую пачку, прибавляла удовлетворенно:

- А воть еще, на-ко...

Подходили рабочіе съ чашками въ рукахъ; когда они были близко, Иванъ Гусевъ начиналъ громко хохотать, и Власова спокойно прекращала передачу, разливая щи, и лапшу, а Гусевы шутили надъ ней:

- Ловко дъйствуетъ Ниловна!
- Нужда заставить и мышей ловить! угрюмо замътилъ какой-то кочегаръ. — Кормильца-то оторвали... да. Сволочи! Нука, на три копъйки лапши... Ничего мать! Перебьешься.
  - Спасибо на добромъ словѣ! улыбнулась она ему. Онъ, уходя, въ сторону ворчалъ:
  - Не дорого мив стоить доброе-то слово...
- A сказать его некому! замѣтилъ какой-то кузнець, усмѣхнувшись. И удивленно пожавъ плечами, добавилъ:
- Вотъ жизнь, ребята, добраго слова сказать некому... никто его не стоитъ... а?

Василій Гусевъ всталъ на ноги, плотно запахнувъ пальто, воскликнулъ:

— Съвлъ горячаго, а стало холодно!

Потомъ онъ воротился, всталъ Иванъ и тоже убѣжалъ насвистывая.

Власова, пріятно улыбаясь, покрикивала:

— Горячее — щи, лапша, похлебка...

Она думала о томъ, какъ разскажеть сыну свой первый опыть, а передъ нею все стояло желтое лицо офицера, недоумѣвающее и злое. На немъ растерянно шевелились черные усы и изъ-подъ верхней, раздраженно вздергнутой губы блестѣла бѣлая кость крѣпко сжатыхъ зубовъ. Въ груди ея птицею билась и пѣла острая радость, брови лукаво вздрагивали, и она, ловко дѣлая свое дѣло, приговаривала про себя:

<sup>—</sup> А воть еще... воть..,

#### XVI.

Весь день она чувствовала въ сердцѣ что-то новое, пріятно ласкавшее ее. А вечеромъ, когда, кончивъ работу у Марьи, она пила чай, за окномъ раздалось чмоканье лошадинныхъ копытъ по грязи и позвучалъ знакомый голосъ. Она вскочила, бросилась въ кухню, къ двери, по сѣнямъ кто-то быстро шелъ, у нея потемнѣло въ глазахъ и, прислонясь къ косяку, она толкнула дверь ногой.

 Добрый вечеръ, ненько! — раздался знакомый голосъ, и на плечи ея легли сухія, длинныя руки.

Въ сердцѣ ея вспыхнули тоска разочарованія и радость видѣть Андрея. Вспыхнули, смѣшались въ одно большое, жгучее чувство; оно обняло его горячей волной, обняло, подняло, и она ткнулась лицомъ въ грудь Андрея. Онъ крѣпко сжалъ ее, руки ея дрожали, мать молча, тихо плакала, онъ гладилъ ея волосы и говорилъ, точно пѣлъ:

— А не плачьте, ненько, не томите сердца! Честное слово говорю вамъ — скоро его выпустять! Ничего у нихъ противъ него, вст ребята молчатъ, какъ вареныя рыбы...

Обнявъ плечи матери длинной рукой, онъ ввелъ ее въ комнату, а она, прижимаясь къ нему, быстрымъ жестомъ бълки, отирала съ лица слезы и жадно, всей грудью, гло-тала его слова.

— Кланяется вамъ Павелъ, здоровъ онъ и веселъ, какъ только можетъ быть. Тёсно тамъ въ тюрьмё! Народу — больше сотни нахватали, и нашихъ, и городскихъ, въ одной камерё по-трое и по-четверо сидятъ. Начальство тюремное ничего, хорошее и устало оно — такъ много задали работы ему эти чертовы жандармы! Такъ оно, начальство, не очень строго командуетъ, а все говоритъ: — вы ужъ, господа, потише, не подводите насъ! Ну, и все идетъ хорошо... Разговариваемъ мы, и книги другъ другу передаемъ, и ёдой дёлимся. Хорошая тюрьма! Старая она и грязная, но мягкая такая и легкая. Уголовные тоже славный народъ, помогаютъ намъ много. Выпустили меня, Букина в

еще четырехъ — тѣсно стало! Скоро и Павла выпустять, ужъ эте вѣрио! Дольше всѣхъ Вѣсовщиковъ будетъ сидѣть, сердятся на него очень. Ругаетъ онъ всѣхъ, не уставая! Жандармы смотрѣть на него не могутъ. Пожалуй, попадетъ онъ подъ судъ или поколотятъ его однажды. Павелъ угочариваетъ его — "брось, Николай! Они вѣдъ оттого лучше не будутъ, если ты обругаешь ихъ!" А онъ реветъ: — "сковырну ихъ съ земли, какъ болячки!" Хорошо держится тамъ Павелъ, ровно со всѣми, твердо. Скоро его выпустятъ, говорю вамъ...

- Скоро! сказала мать, успокоенная и ласково улыбаясь. — Я знаю, скоро!
- Вотъ и хорошо, коли знаете! Ну, наливайте же мнѣ чаю, говорите, какъ жили.

Онъ смотрѣлъ на нее, улыбаясь весь, такой близкій, славный, и въ круглыхъ глазахъ свѣтилась любовная, немного грустная искра.

- Очень я люблю васъ, Андрюша! глубоко вздохнувъ, сказала мать, разглядывая его худое лицо, смъшно поросшее темными кустиками волосъ.
- Съ меня немногато довольно... Я знаю, что вы и меня любите, вы всёхъ можете любить, сердце у васъ большое! — покачиваясь на стуле, говорилъ хохолъ.
- Нѣтъ, васъ я особенно люблю! настаивала она. Была-бы у васъ мать, завидовали-бы ей люди, что сынъ у нея такой...

Хохолъ качнулъ головой и крѣпко потеръ ее обѣими руками.

- Гдв-нибудь есть и у меня мать... тихо сказаль онъ.
- А знаете, что я сегодня сдвлала? воскликнула она и торопливо, захлебываясь отъ удовольствія, немножко прикрашивая, разсказала, какъ она пронесла на фабрику литературу.

Онъ сначала удивленно расширилъ глаза, потомъ захо-

хоталь, двигая ногами, колотиль себя пальцами по головъ и радостно кричаль:

— Ого! Ну, это-же не шутка! Это діло! Павелъ-то будеть радъ, а? Это — хорошо, ненько! И для Павла, и для всіхъ, кто съ нимъ взятъ!

Онъ съ восхищеніемъ щелкалъ пальцами, свисталь и весь качался, блестёлъ радостью и возбуждалъ въ ней сильный, полный отзвукъ.

— Милый вы мой, Андрюша! — заговорила она такъ какъ будто у нея открылось сердце и изъ него яснымъ ручьемъ брызнули, играя, живыя, полныя тихой радости слова. — Лумала я о своей жизни — Госполи Інсусе Христе! Ну, зачёмъ я жила? Побои... работа... ничего не видёла, кром'в мужа, ничего не знала, кром'в страха... И какъ росъ Паша — не видела... и любила-ли его, когда мужъ живъ быль — не знаю! Всв заботы мон, всв мысли были объ одномъ, чтобы накормить звёря своего вкусно, сытно, во время угодить ему, чтобы онъ не угрюмился, не пугалъ-бы побоями, пожальль-бы хоть разъ... Не помню, чтобы пожалвлъ когда... Билъ онъ меня, точно не жену бъетъ, а всёхъ, на кого зло имбеть... Двадцать лёть такъ жила, а что было до замужества — не помню! Вспоминаю — и, какъ слепая, ничего не вижу. Быль туть Егорь Ивановичъ - мы съ нимъ изъ одного села... говорить онъ и то и се, а я — дома помню, людей помню, а какъ люди жили, что они говорили, что у кого случилось — забыла, не вижу! Пожары помню... два пожара... Видно, все изъ меня было выбито, заколочена душа наглухо, ослешла, не слышить...

Она перевела дыханіе и, жадно глотая воздухъ, какъ рыба, вытащенная изъ воды, наклонилась впередъ и продолжала, понизивъ голосъ:

— Померъ мужь, я схватилась за сына... а онъ пошелъ по этимъ дёламъ. Вотъ туть жалко мнё стало его... жадной такой жалостью... Пропадеть, какъ я буду одна жить? Сколько страху, тревоги испытала я, сердце разрывалось, когда думала о его судьбё...

Она замолчала и, тихо качая головой, проговорила значительно:

- Не чистая она, наша бабья любовь!.. Любимъ мы то, что намъ надо... А вотъ смотрю я на васъ... о матери вы тоскуете... зачёмъ она вамъ? И всё другіе люди за народъ страдають, въ тюрьмы идутъ, въ Сибирь, умираютъ... многихъ вёшали... Дёвушки молодыя ходятъ ночью, однё, по грязи, по снёгу, въ дождикъ... идутъ семь верстъ изъ города къ намъ... кто ихъ гонитъ, кто толкаетъ? Любятъ они!.. Вотъ они чисто любятъ! Вёруютъ!... вёруютъ, Андрюша! И вотъ я не умёю такъ! Я люблю свое близкое!
- Вы можете! сказаль хохоль и, отвернувь оть нея лицо, крыпко, какь всегда, потерь руками голову, щеку и глаза. Всё любять близкое, но въ большомъ сердцё и далекое близко! Вы много можете. Велико у васъ материнское...
- Дай Господи! тихо сказала она. Я вёдь чувствую, хорошо такъ жить. Воть я васъ люблю... можеть я васъ люблю лучше, чёмъ Пашу. Онъ закрытый весь... Воть онъ жениться хочеть на Сашенькъ... а мнъ, матери, не сказалъ про это...
- Не вѣрно! возразилъ хохолъ. Я знаю это. Не вѣрно. Онъ ее любитъ и она его вѣрно. А жениться этого не будетъ, нѣтъ! Она-бы хотѣла, да Павелъ не хочетъ...
- Воть какъ! задумчиво и тихо сказала мать, и глаза ея грустно остановились на лицѣ хохла. Да. Воть какъ. Отказываются люди отъ себя...
- Павель рёдкій человёкь! тихонько произнесь хохоль. Желёзный человёкь...
- Теперь воть сидить онъ въ тюрьмѣ! вдумчиво продолжала мать. Тревожно это, боязно... а не такъ ужъ какъ раньше. Вся жизнь не такая и страхъ другой... всѣхъ жалко, за всѣхъ тревожно. И сердце другое... душа глаза открыла, смотритъ и грустно ей и радостно. Не понимаю

я многаго, и такъ обидно, горько мнѣ, что въ Господа Бога не вѣруете вы!.. Ну, это ужъ ничего не подѣлаешь! Но вижу и знаю — хорошіе вы люди, да! И обрекли себя на жизнь трудную за народъ, на тяжелую жизнь за правду... Правду вашу я тоже поняла: покуда будутъ богатые — ничего не добьется народъ, ни правды, ни радости, ничего!.. Это такъ, Андрюша!.. Вотъ живу я среди васъ... нной разъ ночью вспомнишь прежнее, силу мою, ногами затоптанную, молодое сердце мое забитое — жалко мнѣ себя, горько! Но, всетаки, лучше мнѣ стало жить... и все больше я сама себя вижу...

Хохолъ всталъ и, стараясь не шаркать ногами, началъ осторожно ходить по комнать, высокій, худой, задумчивый.

— Хорошо сказали вы! — тихо воскликнулъ онъ. — Хорошо. Былъ въ Керчи еврей молоденькій, писалъ онъ стихи и однажды написалъ такое:

# — "И невинно убіенныхъ — Сила правды воскресить..."

- Его самого полиція тамъ, въ Керчи, убила, но это неважно. Онъ правду зналъ и много посѣялъ ее въ людяхъ... Такъ вотъ вы невинно убіенный человѣкъ... Вѣрно онъ сказалъ...
- Говорю я теперь, продолжала мать, говорю и сама себя слушаю, сама себв не ввру. Всю жизнь молчала, всегда думала объ одномъ какъ-бы обойти день стороной, прожить-бы его незамвтно, чтобы не тронули меня только? А теперь обо всвхъ думаю... можетъ и не такъ понимаю я двла ваши... но всв мнв близкіе, всвхъ жалко, для всвхъ хорошаго хочется. А вамъ, Андрюша... особенно!..

Онъ подошелъ къ ней и сказалъ:

- Спасибо! Обо мив не надо говорить...

Взялъ ея руку въ свои, крвико стиснулъ, потрясъ и быстро отвернулся въ сторону. Утомленная волненіемъ мать

не торопясь мыла чашки и молчала, въ груди у нея тихо теплилось бодрое, гръющее сердце чувство.

Хохолъ, расхаживая, говорилъ ей:

- Вотъ-бы, ненько, Въсовщикова приласкать вамъ однажды! Сидитъ у него отецъ въ тюрьмѣ поганенькій такой старичекъ. Николай увидитъ его изъ окна и ругаетъ. Нехорошо это! Онъ добрый, Николай... собакъ любитъ, мышей и всякую тварь, а людей не любитъ! Вотъ, до чего можно испортитъ человѣка!
- Мать у него безъ въсти пропала, отецъ воръ и пъяница... задумчиво сказала женщина.

Когда Андрей отправился спать, мать незамѣтно перекрестила его, а когда онъ легъ и прошло съ полчаса времени, она тихонько спросила:

- Не спите, Андрюша?
- Нѣтъ... а что?
- Ничего. Спокойной ночи!
- Спасибо, ненько, спасибо! благодарно и негромко отвътилъ онъ.

## XVII.

На слѣдующій день, когда старуха подошла со своей ношей къ воротамъ фабрики, сторожа грубо остановили ее и, приказавъ поставить корчаги на землю, тщательно осмотрѣли все.

- Простудите вы у меня кушанье! спокойно зам'втила она, въ то время, какъ они грубо ощупывали ея платье.
  - Молчи! угрюмо сказалъ сторожъ.

Другой, легонько толкнувъ ее въ плечо, увѣренно сказалъ:

— Я говорю — черезъ заборъ бросають!

Къ ней первымъ подошелъ старикъ Сизовъ к, оглянувшись, негромко спросилъ:

—Слышала, мать?

#### — Что?

— Бумажки-то! Опять появились... Прямо — какъ соли на хлѣбъ насыпали ихъ вездѣ. Вотъ тебѣ и аресты, и обыски! Мазина, племянника моего, въ тюрьму взяли... ну, и что-же? Взяли сына твоего... вѣдь вотъ, теперь ужъ видно, что это не они!

И гладя бороду, Сизовъ закончилъ:

— Дёло не въ людяхъ, а въ мысляхъ, а мысли — не блохи, ихъ не переловишь.

Онъ собралъ свою бороду въ руку, посмотрвлъ на нее и отходя сказалъ:

— Что не зайдешь ко мив? Чай скучно одной-то...

Она поблагодарила и, выкрикивая названія кушаній, зорко наблюдала за необычайнымъ оживленіемъ на фабрикъ. Всѣ были почему-то рады, собирались, расходились, перебѣгали изъ одного цеха въ другой. Въ воздухѣ, полномъ копоти, чувствовалось вѣяніе чего-то бодраго, смѣлаго. То здѣсь, то тамъ раздавались одобрительныя восклинанія, насмѣшливые возгласы, порой — угрозы. Молодежь была особенно оживлена, пожилые рабочіе осторожно усмѣхались. Озабоченно расхаживало начальство, бѣгали полицейскіе и, замѣтивъ ихъ, рабочіе медленно расходились или, оставаясь на мѣстахъ, прекращали разговоръ, молча, глядя въ озлобленныя, раздраженныя лица.

Рабочіе почему-то оказались всё чисто умытыми. Мелькала высокая фигура старшаго Гусева, уточкой ходилъ его брать и хохоталъ.

Мимо матери не спѣша прошелъ мастеръ столярнаго цеха Вавиловъ и табельщикъ Исай. Маленькій щуплый табельщикъ, закинувъ голову кверху, согнулъ шею налѣво и, глядя въ неподвижное, надутое лицо мастера, быстро говорилъ, тряся бородкой:

— Они, Иванъ Ивановичъ, хохочутъ... имъ это пріятно, хотя дёло касается разрушенія государства, какъ сказали г. директоръ. Тутъ, Иванъ Ивановичъ, не полоть, а пахать надо...

Вавиловъ шелъ, заложивъ руки за спину, и пальцы его были крѣпко сжаты...

— Ты тамъ печатай, сукинъ сынъ, что хошь, — громко сказалъ онъ, — но про меня — не смѣй!

Подошелъ Василій Гусевъ, заявляя:

- А я опять у тебя объдать буду, вкусно!

И понизивъ голосъ, прищуривъ глаза, тихонько добавилъ:

— Видите? Попали мѣтко... хорошо! Эхъ, мамаша... очень хорошо!

Мать ласково кивнула ему головой. Ей понравилось, что этотъ парень, первый озорникъ въ слободкъ, говоря съ нею секретно, обращался на вы, ей нравилось общее возбуждение на фабрикъ, и она думала про себя:

— А вѣдь — кабы не я...

Недалеко остановились трое чернорабочихъ, и одинъ негромко, съ сожалѣніемъ сказалъ:

- Нигдъ не нашелъ...
- A послушать надо-бы... Я неграмотный, но вижу, что попало-таки имъ подъ ребро!.. замътилъ другой.

Третій оглянулся и предложиль:

- Идемте въ котельную... я вамъ прочитаю!
  - Дѣйствуетъ! шепнулъ Гусевъ, подмигивая.

Власова пришла домой веселая — теперь она сама видела, какъ оживляють людей книжки.

- Жалъють тамъ люди, что неграмотные они! сказала она Андрею. — А я вотъ молодая умъла читать, да забыла...
  - Поучитесь! предложилъ хохолъ.
  - Въ мои-то годы? Зачёмъ людей смёшить...

Но Андрей взялъ съ полки книгу и, указывая концомъ ножа на букву на обложкъ, спросилъ:

- Это что?
- Рцы! смёясь, отвётила она.
- А это?
- Азъ...

Ей было неловко, обидно и грустно какъ-то. Показалось, что глаза Андрея смъются надъ нею скрытымъ смъхомъ, и она избъгала ихъ взглядовъ. Но его голосъ звучалъ въ ея ушахъ мягко и спокойно, она искоса взглянула въ лицо ему — оно было серьезно.

- Неужто вы, Андрюша, въ самомъ дѣлѣ думаете учить меня? спросила она, невольно усмѣхаясь.
- А что-жъ? отозвался онъ. Попробуйте! Коли вы читали легко вспомнить. Не будеть чуда въ этомъ нъть худа, а будеть чудо не худо!
- A то говорять, на образъ взглянешь свять не станешь! зам'ятила мать.
- Э! кивнувъ головой, сказалъ хохолъ. Поговоррокъ много. Меньше знаешь крѣпче спишь, чѣмъ невѣрно? Поговорками желудокъ думаетъ, онъ изъ нихъ уздечки для души плететъ, чтобы лучше было править ею... Брюху надо покоя, душѣ простора... А это какая буква?
  - Люди! сказала мать.
  - Такъ! вотъ они какъ растонырились... Ну а эта?

Напрягая зрёніе, тяжело двигая бровями, она, съ усиліемъ вспоминала забытыя буквы и, незамётно отдаваясь во власть своихъ усилій, забывалась. Но скоро у нея устали глаза. Сначала явились слезы утомленія, а потомъ на страницу часто закапали слезы грусти.

- Грамотв учусь! всхлипнувъ, сказала она. Умирать пора, а я только еще грамотв учиться начала...
- Не надо плакать! сказаль хохоль ласково и тихо. Вы не могли жить иначе... а воть все-же понимаете, что-таки жили плохо! Тысячи людей могуть лучше вась жить... а живуть, какъ скоты, да еще хвастаются хорошо живемъ! А что въ томъ хорошаго и сегодня человъкъ поработаль да поълъ и завтра поработаль да поъль, да такъ всъ годы свои работаеть и ъстъ? Между этимъ дъломъ народить дътей себъ и сначала забавляется ими, а какъ и они тоже много ъсть начнуть, онъ сердится, ругаеть ихъ скоръй, обжоры, ростите, работать пораз

И хотѣлъ-бы дѣтей своихъ сдѣлать домашнимъ скотомъ... но они начинають работать для своего брюха... и снова тянутъ жизнь, какъ воръ мочало! Никогда не дрогнетъ душа радостью, не поживетъ думой, отъ которой сердце замираетъ. Одни живутъ, какъ нищіе — всего просятъ, другіе — какъ воры — все изъ рукъ хватаютъ. Надѣлали воровскихъ законовъ, настаивали надъ народомъ людей съ палками — берегите наши законы, они удобные, они намъ кровь изъ человѣка сосать позволяютъ! Снаружи жмутъ — не поддается человѣкъ, тамъ они внутрь его вгоняютъ правила, чтобы и разумъ стиснуть...

Облокотясь на столъ, онъ смотрѣлъ въ лицо матери задумчивыми глазами и плавно говорилъ:

- Только тв и люди, которые сбивають цвпи съ твла человвка и съ разума его... Вотъ теперь и вы, по силв вашей, за это взялись...
  - Hy, что я? воскликнула она. Гдв мнв?
- А какъ-же? Это, точно дождикъ каждая капля верно поитъ. А начнете вы читать...

Онъ засмъялся, всталъ и началъ ходить по комнатъ.

- Нътъ, вы учитесь!.. Павелъ придетъ, а вы эгэ?
- Ахъ, Андрюша! сказала мать. Молодому все просто. А какъ поживешь, горя-то много, силы-то мало, а ума совсёмъ нётъ...

#### XVIII.

Вечеромъ хохолъ ушелъ, она зажгла лампу и сѣла къ столу вязать чулокъ. Но скоро встала, нерѣшительно прошлась по комнатѣ, вышла въ кухню, заперла дверь на крюкъ и, усиленно двигая бровями, воротилась въ комнату. Опустила занавѣски на окнахъ и, взявъ книгу съ полки, снова сѣла къ столу, оглянулась, наклонилась надъ книгой, губы ея зашевелились... Когда съ улицы доносился шумъ, она вздрогнувъ закрывала книгу ладонью, чутко прислушиваясь... И снова, то закрывая глаза, то открывая ихъ, шептала:

— Живете, иже-жи, земля, нашъ...

Постучались въ дверь, мать быстро вскочила, сунула книгу на полку и, подойдя къ двери, спросила тревожно:

- Кто тамъ?
- ...R —

Вошелъ Рыбинъ, поздоровался, солидно погладилъ бороду и, заглядывая темными глазами въ комнату, замѣтилъ:

- Раньше пускала безъ спросу людей... Одна?
- Одна.
- Такъ. А я думалъ хохолъ дома... Сегодня я его видълъ... Тюрьма человъка не портитъ... Всего больше глупость портитъ насъ... вотъ.

Онъ прошелъ въ комнату, сѣлъ тамъ и сказалъ матери:
— Давай-ка, поговоримъ... Есть у меня, видишь ты, догалка...

Онъ смотрѣлъ значительно и таинственно, внушая матери смутное безпокойство. Она сѣла противъ него и ждала, молча, озабоченно.

- Все стоить денеть! началь онъ своимъ тяжелымъ голосомъ. Даромъ не родишься, не умрешь... вотъ. И книжки, и листочки стоять денегъ. Теперь, ты знаешь откуда деньги на книжки идутъ?
- Не знаю я! тихо сказала мать, чувствуя что-то опасное.
- Такъ. Я тоже не знаю. Второе книжки кто составляеть?
  - Ученые...
- Господа! кратко молвилъ Рыбинъ. Голосъ его становился все тяжелѣе и бородатое лицо напрягалось, покраснѣло. Значитъ, господа книжки составляютъ, они ихъ раздаютъ. А въ книжкахъ этихъ пишется противъ господъ. Теперь ты мнѣ скажи какая имъ польза тратитъ работу и деньги для того, чтобы народъ противъ себя поднять... а?

Старуха быстро мигнула глазами, потомъ широко открыла ихъ и пугливо вскрикнула:

- Что ты думаеть?... Что?
- Ara! сказаль Рыбинь и заворочался на стуль, точно медвьдь. Воть. Я тоже какъ дошель до этой мысли холодно стало.
  - Что-же такое? Узналъ что-нибудь?
- Обманъ! отвътилъ Рыбинъ. Чувствую обманъ. Ничего не знаю, а есть обманъ. Вотъ. Господа мудрятъ чего-то. А я не желаю... Мнъ нужно правду... И я правду понимаю, я ее понялъ... А съ господами въ рядъ не пойду. Они, когда понадобится имъ, толкнутъ меня впередъ... да по моимъ костямъ, какъ по мосту, дальше зашагаютъ...

Онъ говорилъ и точно связывалъ сердце матери угрюмыми словами, въ которыхъ упрямо звучала тяжелая сила.

— Господи! — съ тоской воскликнула мать. — Неужто Паша не понимаеть?.. И всѣ, которые... изъ города ходять, неужто они...

Передъ нею замелькали серьезныя, честныя лица Егора, Николая Ивановича, Сашеньки, и сердце у нея встрепенулось.

- Нѣтъ, нѣтъ! заговорила она, отрицательно качая головой. Не могу я повѣрить... Они за совѣсть... Они не помышляютъ худого, нѣтъ!
  - Про кого говоришь? задумчиво спросиль Рыбинъ.
- Про всёхъ... всёхъ до единаго, кого видёла. У нея на лицё выступилъ потъ и дрожали пальцы рукъ.
- Не туда глядишь, мать, гляди дальше! сказаль Рыбинъ, опустивъ голову. Тѣ, которые близко подошли къ намъ, они, можетъ, сами ничего не знаютъ... Они вѣрятъ такъ надо!.. Имъ правда по сердцу... А можетъ за ними другіе есть... которымъ лишь бы выгода была? Человѣкъ противъ себя зря не пойдетъ...

И съ тяжелымъ убъжденіемъ крестьянина, въками питавшагося недовъріемъ, онъ прибавилъ:

— Никогда ничего хорошаго отъ господъ не будетъ! Такъ.

- Что ты надумаль? спросила мать, снова охваченная смутнымъ сомивніемъ.
- Я? Рыбинъ взглянулъ на нее, помолчалъ и повторилъ.
   Отъ господъ надо дальше. Вотъ.

Потомъ снова помолчалъ, угюмый и съежившійся.

— Я уйду, мать. Хотёль я къ парнямъ пристегнуться, чтобы вмёстё съ ними... Я въ это дёло гожусь. Грамотный, упрямый, не дуракъ. А, главное, — знаю, что надо сказать людямъ. Вотъ. Ну, а теперь я уйду. Не могу я вёрить, долженъ уйти. Я, мать, знаю — опоганены души у людей. Всё живутъ завистью, всё хотятъ жратъ. А жратвы — мало и каждый норовитъ другого съёсть.

Онъ опустилъ голову, подумавъ.

— Пойду одинъ по селамъ, по деревнямъ. Буду бунтовать народъ. Надо, чтобы онъ самъ, народъ взялся. Если онъ пойметъ — онъ путь себв откроетъ. Воть я и буду стараться, чтобы онъ понялъ — нвтъ у него надежды, кромъ себя самого, нвту разума, кромъ своего. Такъ-то!

Ей стало жаль его, она почувствовала страхъ за этого человъка. Всегда непріятный ей, теперь онъ какъ-то вдругь всталь ближе, сдълался роднье.

- Паша съ одной стороны идеть, онъ съ другой... Пашъто легче будеть! невольно подумала она, а вслухътихо сказала:
  - Поймають тебя...

Рыбинъ посмотрелъ на нее и спокойно ответилъ:

- Поймають, выпустять. А я опять...
- Сами-же мужики свяжуть... И будешь въ тюрьмѣ сидъть...
- Посижу выйду. И опять пойду... А что до мужиковъ — разъ свяжуть, два, потомъ поймуть, что не вязать надо меня, а слушать. Я скажу имъ: — вы мнѣ не вѣрьте, вы только слушайте... А будутъ слушать — повѣрятъ!

Они оба говорили медленно, какъ-бы ощупывая каждое слово прежде, чъмъ сказать его.

— Мнѣ, мать, — говорилъ Рыбинъ, — радости въ этомъ

мало. Я туть жилъ послѣднее время и многаго наглотался. Такъ. Понялъ кое-что. А теперь — какъ будто младенца хороню...

Пропадешь, Михайло Ивановичь! — грустно качая головой, молвила она.

Темными, глубокими глазами онъ смотрѣлъ на нее, спрашивая и ожидая. Его крѣпкое тѣло нагнулось впередъ, руки упирались въ сидѣнье стула, и смуглое липо казалось блѣднымъ въ черной рамѣ бороды.

— А слыхала, какъ Христосъ про зерно сказалъ? Не умрешь — не воскреснешь въ новомъ колосѣ... Человѣкъ есть зерно правды, вотъ... До смерти мнѣ далеко. Я — хитрый!

Онъ завозился на стулв и не спвша всталь.

- Пойду въ трактиръ, посижу тамъ на людяхъ... Хохолъ что-то нейдетъ... Началъ хлопотать?
- Да! сказала мать, улыбаясь. Они всё такіе выпустять ихъ изъ тюрьмы, они сейчасъ къ своему дълу...
  - Такъ и надо. Ты ему скажи про меня...

Они медленно пошли плечо къ плечу въ кухню и, не глядя другъ на друга, перекидывались краткими словами.

- Я скажу! объщала она.
- Ну, прощай!
- Прощай... Когда разсчеть берешь?
- Взялъ.
- А когда уходишь?
- Завтра. Рано утромъ. Прощай!

Онъ согнулся и какъ-то неохотно, неуклюже вылѣзъ въ сѣни. Мать съ минуту стояла передъ дверью, прислушиваясь къ тяжелымъ удалявшимся шагамъ и къ сомнѣніямъ, разбуженнымъ въ ея груди. Потомъ тихо повернулась, прошла въ комнату и, приподнявъ занавѣску, посмотрѣла въ окно. За стекломъ неподвижно стояла черная тьма и чегото ждала, разинувъ свою бездонную, плоскую пасть.

— Ночью живу! — подумала она, — всегда ночью!

Ей было жалко чернобородаго степеннаго мужика — быль онь такой широкій, сильный и — безпомощное было въ немъ, какъ во всёхъ людяхъ...

Скоро пришелъ Андрей, оживленный и веселый. Когда она разсказала о Рыбинъ, онъ воскликнулъ:

- Идетъ? Ну, и пускай ходитъ по деревнямъ, звонитъ о правдъ, будитъ народъ... Съ нами трудно ему. У него въ головъ свои мысли выросли, нашимъ тъсно тамъ...
- Вотъ о господахъ говорилъ онъ... есть тутъ что-то!
   осторожно замътила мать. Не обманули-бы!
- Задѣваетъ? смѣясь вскричалъ хохолъ. Эхъ, ненько, деньги! Были-бы онѣ у насъ!.. Мы еще все на чужой счетъ живемъ... Вотъ Николай Ивановичъ получаетъ семьдесятъ пять рублей въ мѣсяцъ намъ пятьдесятъ отдаетъ. Также и другіе. Да голодные студенты иной разъ пришлютъ немного, собравъ по копѣйкамъ... А господа, конечно, разные бываютъ. Одни обманутъ, другіе отстанутъ, а съ нами, вплоть до нашего праздника, самые лучшіе пойдутъ...

Онъ хлопнулъ руками и крѣпко продолжалъ:

— Но до того праздника — орелъ не долетить, а вотъ мы перваго мая небольшой устроимъ... Весело будеть!

Его слова и оживленіе его отталкивали тревогу, посѣянную Рыбинымъ. Хохолъ ходилъ по комнатѣ, потирая одной рукой голову, другой грудь и, глядя въ полъ, говорилъ:

— Знаете, иногда такое живеть въ сердцё... удивительное! Кажется вездё, куда ты ни придешь — люди, товарищи, всё горять однимъ огнемъ, всё веселые, добрые, славные... Безъ словъ другъ друга понимають... и никто не хочеть обижать человёка, не нужно уже это никому. Живуть всё хоромъ, а каждое сердце поеть свою пѣсню... Всё пѣсни, какъ ручьи, бѣгуть — льются въ одну рѣку, и течетъ рѣка широко и свободно въ море свѣтлыхъ радостей нсвой жизни... Подумаешь, что вѣдь это — будеть! Не можетъ этого не быть, если мы такъ хотимъ... Тогда

удивленное сердце замираеть отъ радости, плакать хочется... такъ хорошо!..

Мать старалась не двигаться, чтобы не пом'вшать ему, не прерывать его рёчи. Она слушала его всегда съ большимъ вниманіемъ, чёмъ другихъ, онъ говорилъ проще всёхъ и его слова сильне трогали сердце. Павелъ тоже, должно быть, заглядывалъ впередъ — какъ можно безъ этого, когда идешь такимъ путемъ? Но онъ смотрёлъ вдаль одиноко и никогда не говорилъ о томъ, что видитъ. А этотъ, казалось ей, всегда былъ тамъ частью своего сердца, всегда въ его рёчахъ звучала сказка о будущемъ празднике для всёхъ на земле. Эта сказка освещала для матери смыслъ жизни и работы ея сына и всёхъ товарищей его.

— А очнешься, — говориль хохоль, встряхнувъ голоьой, и руки его упали, вытянулись вдоль тёла, — поглядишь кругомъ... и холодно, и грязно! Всё устали, обозлились, жизнь человёческая изжевана, измята...

Остановясь передъ нею, съ глубокой печалью въ глазахъ, покачивая головой, тихо и грустно онъ продолжалъ:

— Обидно это... а надо не върить человъку, надо бояться его и даже — ненавидъть! Двоится человъкъ, ръжетъ жизнь его на-двое. Ты-бы — только любитъ хотълъ, а какъ это можно? Какъ простить человъку, если онъ дикимъ звъремъ на тебя идетъ, не признаетъ въ тебъ живой души и даетъ пинки въ человъческое лицо твое? Нельзя прощать! Не за себя нельзя, — я за себя всъ обиды снесу, но потакать насильщикамъ не хочу, не хочу, чтобы на моей спинъ другихъ битъ учились.

Теперь глаза у него вспыхнули холоднымъ огнемъ, онъ упрямо наклонилъ голову и говорилъ тверже.

— Я не долженъ прощать ничего вреднаго, хоть-бы мнв и не вредило оно. Я — не одинъ на землв! Сегодня я позволю себя обидвть и, можеть, только посмвюсь надъ обидой, не уколеть она меня... а завтра, испытавъ на мнв свою силу, обидчикъ пойдеть съ другого кожу снимать... И приходится на людей смотрѣть разно, приходится держать сердце строго, разбирать людей: это — свои, это — чужіе... Справедливо — а не утѣшаеть!

Мать вспомнила почему-то офицера и Сашеньку. Вздыхая, она сказала:

- Ужъ какіе хлёбы изъ несеянной муки!...
- Туть и горе! воскликнуль хохоль. Надо смотрѣть разными глазами... быются въ груди два сердца это любить всёхъ, а другое говорить стой, нельзя! Ломается человёкъ...
- Да-а! сказала мать. Въ памяти ея теперь встала фигура мужа, угрюмая и тяжелая, точно большой камень, поросшій мохомъ. Она представила себѣ хохла мужемъ Наташи и сына, женатымъ на Сашенькѣ...
- А отчего? спросиль хохоль, загораясь. Это такъ хорошо видно, что даже смёшно. Оттого только, что не ровно люди стоять. Такъ давайте-же, поровняемъ всёхъ въ одинъ рядъ!.. Раздёлимъ поровну все, что сдёлано разумомъ, все, что сработано руками! Не будемъ держать другъ друга въ рабстве страха и зависти, въ плёну жадности и глупости!..

Они часто стали говорить такъ.

Его снова приняли на фабрику, онъ отдавалъ ей весь свой заработокъ, и она брала эти деньги такъ-же спокойно, какъ принимала ихъ изъ рукъ Павла.

Иногда Андрей предлагалъ матери съ улыбкой въ глазахъ:

- Почитаемъ, ненько, а?

Она шутливо, но настойчиво отказывалась, ее смущала эта улыбка и, немножко обижаясь, она думала:

— Если ты смвенься, такъ зачвмъ-же?

И все чаще мать спрашивала его, что значить то или другое книжное слово, чуждое ей. Спрашивая, она смотрёла въ сторону и голосъ ея звучаль безразлично. Онъ догадался, что она потихоньку учится сама, поняль ея

стыдливость и пересталь предлагать ей читать съ нимъ. Скоро она заявила ему:

- Глаза у меня слабъють, Андрюша... Очки-бы надо...
- Дѣло! отозвался онъ. Воть въ воскресенье нойду съ вами въ городъ, покажу васъ тамъ знакомому доктору и будутъ очки...

#### XIX.

Она уже трижды ходила просить свиданія съ Павломъ, и каждый разъ жандармскій генералъ, сѣдой старичекъ съ багровыми щеками и большимъ носомъ, ласково отказывалъ ей.

— Черезъ недёльку, матушка, не раньше! Черезъ недёльку мы посмотримъ... а сейчасъ невозможно...

Онъ быль круглый, сытенькій и весь напоминаль ей почему-то спѣлую сливу, немного залежавшуюся и уже покрытую пушистой плѣсенью. Онъ всегда ковыряль въмелкихъ бѣлыхъ зубахъ острой желтой палочкой, и его небольше зеленоватые глазки кругло и ласково улыбались, а голосъ звучалъ любезно дружески.

- Вѣжливый! вдумчиво говорила она хохлу. Все улыбается... Нехорошо это, по моему. Командуя такимъ дѣломъ, не надо-бы зубы-то скалить...
- Да, да! сказалъ хохолъ. Они ничего, ласковые, они всегда улыбаются. Имъ скажутъ: а ну, вотъ это умный и честный человѣкъ, онъ опасенъ намъ, повѣсьте-ка его! Они улыбнутся и повѣсятъ, а потомъ спять улыбаться будутъ.
- Тотъ, который у насъ съ обыскомъ былъ, онъ лучше, проще, — сопоставляла мать. — Сразу видно, что собака...
- Всё они не люди, а такъ, молотки, чтобы оглушать людей. Инструменты. Ими обдёлывають нашего брата, чтобы мы были удобнёе для поглощенія. Сами они уже сдёланы удобными для управляющей нами руки мо-

гуть работать все, что ихъ заставять, не думая, не спрашивая, зачёмъ это нужно.

- Съ брюшкомъ онъ...
- Ну, да! Чёмъ брюхо глаже, тёмъ душа гаже...

Наконецъ ей дали свиданіе, и однажды въ воскресенье, она скромно сидѣла въ углу тюремной канцеляріи. Кромѣ нея въ тѣсной и грязной комнатѣ съ низкимъ потолкомъ было еще нѣсколько человѣкъ, ожидавшихъ свиданій. Должно быть они уже не въ первый разъ были здѣсь и знали другъ друга; между ними лѣниво и медленно сплетался тихій и липкій, какъ паутина, разговоръ.

— Слышали? — говорила полная женщина съ дряблимъ лицомъ и саквояжемъ на колвняхъ. — Сегодня за ранней объдней соборный регентъ опять мальчику пъвчему ухо надорвалъ...

Пожилой человѣкъ въ мундирѣ отставного военнаго громко откашлялся и замѣтилъ:

— Эти пъвчіе такіе сорванцы!

По канцеляріи суетливо б'єгаль низенькій, лысый челов'єчекь на коротких ногахь, съ длинными руками и выдвинутой впередъ челюстью. Не останавливаясь, онъ гопориль тревожнымъ и трескучимъ голосомъ:

— Жизнь становится дороже, оттого и люди элѣе... Говядина второй сорть — четырнадцать копѣекъ фунть, хлѣбъ опять сталъ двѣ съ половиной...

Порою входили арестанты, стрые, однообразные, въ тяжелыхъ кожаныхъ башмакахъ. Входя въ полутемную комнату, они мигали глазами. У одного на ногахъ звентъли кандалы.

Все было странно спокойно и непріятно просто. Казалось, что всв издавна привыкли, сжились со своимъ положеніемъ и одни — спокойно сидять, другіе — лвниво караулять, третьи — аккуратно и устало посвіщають заключенныхъ. Сердце матери дрожало дрожью нетеривнія, и она недоумвино смотрвла на все кругомъ, удивленная тяжелой простотой жизни. Рядомъ съ Власовой сидъла маленькая старушка, лицо у нея было сморщенное, а глаза молодые. Повертывая тонкую шею, она вслушивалась въ разговоръ и смотръла на всъхъ странно задорно.

- У васъ кто здъсь? тихо спросила ее Власова.
- Сынъ. Студенть, отвѣтила старушка громко и быстро. А у васъ?
  - Тоже сынъ. Рабочій.
  - Какъ фамилія?
  - Власовъ.
  - Не слыхала. Давно сидить?
  - Седьмую недвлю...
- А мой десятый мѣсяцъ! сказала старушка, и въ голосѣ ея Власова почувствовала что-то странное, похожее на гордость.
- Да, да! быстро говорилъ лысый старичекъ. Терпъніе исчезаетъ... Всъ раздражаются, всъ кричатъ... и все возрастаеть въ цънъ. А люди, сообразно сему, дешевъютъ... Примиряющихъ голосовъ не слышно.
- Совершенно вѣрно! сказалъ военный. Безобразіе! Нужно, чтобы раздался, наконець, твердый голосъ молчать! Воть, что нужно. Твердый голосъ...

Разговоръ сталъ общимъ и оживленнымъ. Каждый торопился сказать свое мнёніе о жизни, но всё говорили вполголоса и во всёхъ мать чувствовала что-то чужое ей. Дома говорили иначе, понятнёе, проще и громче.

Толстый надвиратель съ квадратной рыжей бородой крикнуль ея фамилію, оглянуль ее съ ногъ до головы и прихрамывая, пошель, сказавъ ей:

## — Иди за мной...

Она шагала и ей хотёлось толкнуть въ спину надзирателя, чтобы онъ шелъ быстрёе. Въ маленькой комнать стоялъ Павелъ, улыбался, протягивалъ руку... Мать схватила ее, засмёнлась, часто мигая глазами и, не находя словъ, тихо говорила:

— Здравствуй... здравствуй...

- Да ты успокойся, мама! пожимая ея руку, говориль Павель.
  - Ничего... Ничего...

— Мать! — вздохнувъ, сказалъ надзиратель. — Но, между прочимъ, разойдитесь... чтобы между вами было разстояніе...

И громко зѣвнулъ. Павелъ спрашивалъ ее о здоровьѣ, о домѣ... Она ждала какихъ-то другихъ вопросовъ, искала ихъ въ глазахъ сына и не находила. Онъ, какъ всегда, былъ спокоенъ, только лицо поблѣднѣло, да глаза какъ будто, стали больше.

— Саша кланяется! — сказала она.

У Павла дрогнули вѣки и опустились. Лицо стало мягче и улыбнулось такъ ясно. Острая горечь щипнула сердце матери.

— Скоро-ли выпустять они тебя! — заговорила она со внезапной обидой и раздраженіемъ. — За что посадили? Вёдь воть бумажки эти опять появились...

Глава у Павла радостно блеснули.

- Опять? быстро спросиль онъ.
- Объ этихъ дѣлахъ запрещено говорить! лѣниво заявилъ надвиратель. Можно только о семейномъ...
  - А это развів не семейное? возразила мать.
- Ужъ я не знаю. Только—запрещается. Насчеть бѣлья и нищи можно. А больше ни о чемъ! настаиваль надзиратель, но онъ говорилъ равнодушно.
- Ну, хорошо! сказалъ Павелъ. Говори, мама, о семейномъ. Что ты дълаешь?

Она храбро, чувствуя въ себе какой-то молодой за-доръ, ответила:

— Ношу на фабрику все это...

Остановилась и, улыбаясь, продолжала:

— Щи, вашу, всякую Марынну стряшню... и прочую пищу...

Павель поняль. Лицо у него задрожало оть сдержи-

ваемаго смёха, онъ взбиль волосы и ласково, голоскомъ, какого она еще не слышала отъ него, сказаль:

- Родная ты моя... это хорошо! Хорошо, что у тебя дъло есть... не скучаешь. Да, не скучаешь?
- A когда листки-то эти появились, меня тоже обыскивать стали! не безъ хвастовства заявила она.
- Опять про это! сказаль надзиратель, обижаясь. Я говорю нельзя! Человѣка лишили воли, чтобы онъ ничего не зналъ, а ты свое! Надо понимать чего нельзя.
- Ну, оставь это, мама! сказалъ Павелъ. Матвъй Ивановичъ хорошій человъкъ, не надо его сердить. Мы съ нимъ живемъ дружно... Въдь онъ сегодня случайно при свиданіи, обыкновенно присутствуетъ помощникъ начальника. Вотъ Матвъй Ивановичъ и боится, какъ-бы ты не сказала чего-нибудь лишняго!
- Окончилось свиданіе! заявиль надзиратель,
   глядя на часы.
- Ну, спасибо, мама! сказалъ Павелъ. Спасибо, голубушка. Ты не безпокойся. Скоро меня выпустятъ...

Онъ крвико обнялъ ее, поцвловалъ, и растроганная этимъ, счастливая, она заплакала.

- Расходитесь! сказаль надзиратель и, провожая мать, забормоталь:
- Не плачь... выпустять! Всёхъ выпустять... Тесно стало...

Дома она говорила хохлу, широко улыбаясь и оживленно двигая бровями:

- Ловко я ему сказала... поняль онь!
- И грустно вздохнула.
- Да, понялъ! А то-бы не приласкалъ-бы такъ... никогда онъ этого не дёлалъ!
- Эхъ вы! засмѣялся хохолъ. Кто чего ищеть, а мать всегда ласки...
  - Нѣтъ, Андрюша, люди-то, я говорю! вдругъ съ

удивленіемъ воскликнула она. — Вѣдь какъ привыкли. Оторвали отъ нихъ дѣтей, посадили въ тюрьму, а они — ничего, пришли, сидятъ, ждуть, разговариваютъ... а? Ужъ если образованные такъ привыкаютъ... что-же говорить о черномъ-то народѣ?..

— Это понятно, — сказалъ хохолъ со своей усмѣш-кой, — къ нимъ законъ, всетаки, ласковѣе, чѣмъ къ намъ... и нужды они въ немъ имѣютъ больше, чѣмъ мы. Такъ что, когда онъ ихъ по лбу стукаетъ, они хотъ и морщатся, да не очень. Своя палка — легче бъетъ... Ихъ законы немножко охраняютъ, а насъ они — только вяжутъ, чтобы мы не брыкались...

#### XX.

Однажды вечеромъ мать сидѣла у стола, вязала носки, а хохолъ читалъ вслухъ книгу о возстаніи римскихъ рабовъ, кто-то сильно постучался, и, когда хохолъ отперъ дверь, вошелъ Вѣсовщиковъ съ узломъ подъ мышкой, въ шапкѣ, сдвинутой на затылокъ, по колѣна забрызганный грязью.

- Иду вижу у васъ огонь. Зашелъ поздороваться. Прямо изъ тюрьмы! объявилъ онъ страннымъ голосомъ и, схвативъ руку Власовой, сильно потрясъ ее, говоря:
  - Павелъ кланяется...

Потомъ, нер\*вшительно опустившись на стулъ, обвелъ комнату своимъ сумрачнымъ, подозрительнымъ взглядомъ.

Онъ не нравился матери, въ его угловой, стриженой головь, въ маленькихъ глазахъ было что-то всегда пугавшее ее, но теперь она обрадовалась и вся ласковая, вся улыбаясь, оживленно говорила:

- Осунулся ты... Давайте, Андрюша, напонимъ его чаемъ...
- А я уже ставлю самоваръ! отозвался хохолъ изъ кухни.
- Ну, какъ Павелъ-то?.. Еще кого выпустили или только тебя?

Николай опустиль голову и ответиль:

- Павелъ сидитъ... териптъ! Выпустили одного меня! Онъ поднялъ глаза въ лицо матери и медленно, сквозь зубы, проговорилъ:
- Я имъ сказалъ будеть, пустите меня на волю... А то я туть убью кого-нибудь... и себя тоже. Выпустили.
- М-м-да-а! сказала мать, отодвигаясь оть него, и невольно мигнула, когда взглядъ ея встрътился съ его узкими, острыми глазами.
- А какъ Федя Мазинъ? крикнулъ хохолъ изъ кухни. — Стихи пишеть?
- Пишеть. Я этого не понимаю! покачавъ головой, сказалъ Николай. Что онъ чижъ? Посадили въ клѣтку... поетъ... Я вотъ одно понимаю домой мнѣ идти не хочется...
- Да вѣдь что тамъ, дома-то, у тебя? задумчиво сказала мать. Пусто, печь нетоплена, настыло все...

Онъ помолчалъ, прищуривъ глаза. Вынулъ изъ кармана коробку папиросъ, не торопясь закурилъ и, глядя на сърый клубъ дыма, таявшій передъ его лицомъ, усмъхнулся усмъшкой угрюмой большой собаки.

- Да, холодно, должно быть... На полу мерзлые тараканы валяются... и мыши тоже померзли... Ты, Пелагея Ниловна, позволь мив у тебя ночевать... можно? — глухо спросиль онъ, не глядя на нее.
- А, конечно, батюшка, не надо и спрашивать! быстро сказала мать. Ей было неловко, неудобно съ нимъ и не знала о чемъ говорить. Но онъ заговорилъ самъ, страшно ломающимся голосомъ.
- Теперь такое время, что дёти стыдятся родителей своихъ...
  - Чего? вздрогнувъ спросила мать.

Онъ взглянулъ на нее, закрылъ глаза и его рябое лицо стало слѣпымъ.

— Дѣти начали стыдиться родителей, говорю! — повториль онь и шумно вздохнуль. — Ты не бойся, это не

для тебя. Тебя Павель не постыдится никогда... А я воть стыжусь отца... И въ домъ этоть его... не пойду я больше. Нѣть у меня отца... и дома нѣть! Теперь отдали меня подъ надзоръ полиціи... а то я ушель-бы въ Сибирь... Я думаю, въ Сибири человѣкъ, который себя не будеть жалѣть, много можеть сдѣлать... Я-бы тамъ ссыльныхъ освобождалъ, устраивалъ-бы побѣги имъ...

Чуткимъ сердцемъ мать понимала, что этому человѣку тяжело, но его боль не возбуждала въ ней состраданія.

- Да, конечно... ужъ если такъ... то лучше уйти! говорила она, чтобы не обидѣть его молчаніемъ. Изъ кухни вышелъ Андрей и смѣясь сказалъ: \
  - Что ты проповъдуень, а?

Мать встала, говоря:

— Надо повсть чего-нибудь приготовить...

Въсовщиковъ пристально посмотрълъ на хохла и вдругъ заявилъ:

- Я такъ полагаю, что нѣкоторыхъ людей надо убивать...
  - Угу! А для чего? спросиль хохоль.
  - Чтобы ихъ не было...
- А у тебя есть право изъ живыхъ людей покойниковъ дёлать?
  - Есть. Люди дали...

Хохоль, высокій и сухой, покачиваясь на ногахь, стояль среди комнаты и смотрёль на Николая сверху внизь, сунувь руки въ карманы, а Николай крёпко сидёль на стулё, окруженный облаками дыма, и на его сёромъ лицё выступили красныя пятна.

— Люди, люди! — повториль онъ, сжимая кулакъ. — Ежели они даютъ мнѣ пинки, значитъ, и я имѣю право бить ихъ... по мордамъ... по глазамъ... подлымъ. Не тронь меня и я не трону. Дай мнѣ житъ... какъ я хочу, я буду жить тихо, я никого не задѣну, ей Богу. Я, можетъ, желаю въ лѣсу житъ. Выстрою себѣ хижину въ оврагѣ надъ

ручьемъ и буду въ ней сидёть... вообще — буду жить одинъ...

- Да иди и живи себѣ! сказалъ хохолъ, пожимая плечами.
- Теперь? спросилъ Николай. Онъ отрицательно покачалъ головой и отвётилъ, ударивъ кулакомъ по колёну. Теперь ужъ нельзя!
  - Кто-же мѣшаеть?
- Люди! отвётиль Вёсовщиковъ. Я съ ними связанъ вилоть до смерти... они мнё сердце ненавистью оплели... и зломъ привязали меня къ себё... это крёпко! Я ненавижу ихъ и никуда не пойду... буду мёшать имъ жить. Они мнё мёшають, а я имъ. Я за себя отвёчаю, только за себя... а больше ни за кого не могу отвётить... И если мой отецъ воръ...
- Aга! тихо сказаль хохоль, подвигаясь къ **Ни-**колаю.
  - А Исаю Горбову я башку оторву... увидишь.
  - За что? спросиль хохоль.
- Не шпіонь, не доноси. Черезъ него отецъ погибъ... и черезъ него онъ теперь въ сыщики мѣтитъ... съ угрюмой враждебностью, глядя на Андрея, говорилъ Вѣсовщиковъ.
- Вотъ оно что! воскликнулъ хохолъ. Но тебя за это кто обвинитъ? Дураки!..
- И дураки и умники однимъ миромъ мазаны! твердо сказалъ Николай. Вотъ ты умникъ и Павелъ тоже... а я для васъ развѣ такой-же человѣкъ, какъ Федька Мазинъ или Самойловъ, или оба вы другъ для друга? Не ври, я не повѣрю, все равно... и всѣ вы отодвигаете меня въ сторону, на отдѣльное мѣсто...
- Болить у тебя душа, Николай! тихо и ласково сказаль хохоль, садясь рядомь съ нимъ.
- Болитъ. И у васъ болитъ... но ваши болячки кажутся вамъ благороднее моихъ... Все мы сволочи другъ

другу, воть что я скажу... А что ты мнѣ можешь сказать? Ну-ка?

Онъ уставился острыми глазами въ лицо Андрея и ждаль, оскаливъ зубы. Его пестрое лицо было неподвижно, а по толстымъ губамъ пробъгала дрожь, точно онъ ожегъ ихъ чъмъ-то горячимъ, и жгучая боль сводитъ тъло судорогами.

- Ничего я тебѣ не скажу! заговорилъ хохолъ, тепло лаская враждебный взглядъ Вѣсовщикова свѣтлой и грустной улыбкой голубыхъ глазъ. Я знаю спорить съ человѣкомъ въ такой часъ, когда у него въ сердцѣ всѣ царапины кровью сочатся это только обижать его... я знаю, братъ!
- Со мной нельзя спорить, я не умѣю! пробормоталь Николай, опуская глаза.
- Я думаю, продолжаль хохоль, каждый изъ насъ проходиль голыми ногами по битому стеклу, каждый въ свой темный часъ дышаль воть такъ, какъ ты...
- Ничего ты не можешь мив сказать! медленно проговорилъ Въсовщиковъ. — Ничего! У меня душа волкомъ воеть!..
- И не хочу! Только я знаю это пройдеть у тебя. Можеть не совсёмь, а пройдеть!

Онъ усмѣхнулся и продолжалъ, хлопнувъ Николая по плечу:

— Это, брать, дётская болёзнь... вродё кори... Всё мы ею болёемь... сильные — номеньше, слабые — нобольше... Она тогда одолёваеть нашего брата, когда человёкь себя найдеть, а жизни и своего мёста — еще не понимаеть... А когда мёста своего не видишь и оцёнить себя не можешь, — кажется тебё, что ты одинъ на землё такой хорошій огурчикъ и никто тебя не хочеть ни взвёсить ни смёрить, всё только съёсть тебя хотять. Потомь, пройдеть немного времени, увидишь ты, что хорошій кусокъ твоей души и въ другихъ грудяхъ не хуже—тебё станеть легче. И немножко совёстно — зачёмъ на колокольню лёзъ, когда твой ко-

локольчикъ такой маленькій, что и не слышно его во время праздничнаго звона? Дальше увидишь, что твой звонъ въ хору слышенъ, а въ одиночку — старые колокола топятъ его въ своемъ гулѣ, какъ муху въ маслѣ. Ты понимаешь, что я говорю?

— Можеть быть—понимаю! — кивнувъ головой, сказаль Николай. — Только я — не вёрю!

Хохоль засмёнлся, вскочиль на ноги, шумно забёгаль.

- Вотъ и я тоже не върилъ... Ахъ ты... возъ!
- Почему возъ? сумрачно усмѣхнулся Николай, глядя на хохла.
  - A похожъ!

Вдругъ Вѣсовщиковъ громко засмѣялся, широко открывъ ротъ.

- Что ты? удивительно спросилъ хохолъ, остановившись противъ него.
- А я подумалъ вотъ дуракъ будетъ тотъ, кто тебя обидитъ! заявилъ Николай, двигая головой.
- Да чёмъ меня обидищь? произнесъ хохолъ, пожимая плечами.
- Я не знаю! сказалъ Въсовщиковъ, добродушно или снисходительно оскаливая зубы. Я только про то, что очень ужъ совъстно должно быть человъку, послъ того, какъ онъ обидитъ тебя.
  - Вотъ куда тебя бросило! смёясь сказалъ хохолъ.
- Андрюша! позвала мать изъ кухни. Несите самоваръ, готовъ.

Андрей ушелъ.

Оставшись одинъ, Вѣсовщиковъ оглянулся, вытянулъ ногу, одѣтую въ тяжелый сапогъ, посмотрѣлъ на нее, наклонился, пощупалъ руками толстую икру. Поднялъ руку къ лицу, внимательно оглядѣлъ ладонь, потомъ повернулъ тыломъ. Рука была толстая, съ короткими пальцами и покрыта желтой шерстью. Онъ помахалъ ею въ воздухѣ, всталъ.

Когда Андрей внесъ самоваръ, Въсовщиковъ стоялъ

передъ зеркаломъ и встрътилъ его такими словами:

— Давно я рожи своей не видалъ...

Ухмыльнулся и качая головой добавиль:

- Скверная у меня рожа!
- А что теб'в до этого? спросиль Андрей, любопытно взглянувъ на него.
- А вотъ Сашенька говоритъ лицо веркало души! — медленно выговорилъ Николай.
- И не вѣрно! воскликнулъ хохолъ. У нея носъ — крючкомъ, скулы — ножницами, а душа — какъ звѣзда. Сѣли пить чай.

Вѣсовщиковъ взялъ большую картофелину, круто посолилъ кусокъ хлѣба и спокойно, медленно, какъ волъ, началъ жевать.

— А какъ туть дѣла? — спросиль онъ съ набитымъ ртомъ.

И когда Андрей весело разсказалъ ему о роств пропаганды соціализма на фабрикв, онъ, снова сумрачный, глухо замвтиль:

— Долго все это, долго! Скорве надо...

Мать посмотрёла на него, и въ ея груди тихо пошевелилось враждебное чувство къ этому человёку.

— Жизнь не лошадь, ее кнутомъ не побьешь! — сказалъ Андрей.

Въсовщиковъ упрямо тряхнулъ головой.

—Долго! Не хватаеть у меня терпвныя... Что мнв двлать?

Онъ безпомощно развелъ руками, глядя въ лицо хохла и замолчалъ, ожидая отвёта.

— Всёмъ намъ нужно учиться и учить другихъ, вотъ наше дёло! — проговорилъ Андрей, опуская голову.

Въсовщиковъ спросилъ:

- А когда драться будемъ?
- До того времени насъ не однажды побыоть, это я знаю! усмъхаясь отвътиль хохоль. А когда намъ

придется воевать — не знаю! Прежде, видишь ты, надо голову вооружить, а потомъ руки, думаю я...

Николай замолчалъ и снова началъ всть. Мать исподлобья незамвтно разсматривала его широкое лицо, стараясь найти въ немъ что-нибудь, что помирило-бы ее съ тяжелой, квадратной фигурой Ввсовщикова.

И, встрвчая колющій взглядь маленькихь глазь, она двигала бровями. Андрей хватался за голову и вообще вель себя безпокойно — вдругь начиналь говорить, смвялся и, внезапно обрывая рвчь, свисталь.

Матери казалось, что она понимаеть его тревогу. А Николай сидёль молча, и когда хохоль спрашиваль его о чемь-либо, онь отвёчаль кратко, съ явной неохотой.

Въ маленькой комнаткъ двумъ ея жителямъ становилось душно, тъсно и они, то одна, то другой, мелькомъ взглядывали на гостя.

Наконець онъ сказалъ, вставая:

— Я-бы спать легъ... А то сидёлъ, сидёлъ... вдругъ пустили, пошелъ... Усталъ...

Когда онъ ушелъ въ кухню и, повозившись немного, вдругъ точно умеръ тамъ, мать, прислущавшись къ тишинѣ, шепнула Андрею:

- О страшномъ онъ думаетъ...
- Тяжелый парень! согласился хохоль, качая головой. Но это пройдеть! Это у меня было... Когда не ярко въ сердцѣ горитъ много сажи въ немъ накопляется. Ну, вы, ненько, ложитесь, а я посижу, почитаю еще.

Она ушла въ уголъ, гдв стояла кровать закрытая ситцевымъ пологомъ, и Андрей, сидя у стола, долго слышалъ теплый шелестъ ея молитвъ и вздоховъ. Быстро перекидывая страницы книги, онъ возбужденно потиралъ лобъ, крутилъ усы длинными пальцами, шаркалъ ногами. Стучалъ маятникъ часовъ, за окномъ вздыхалъ, скользя по стекламъ, ввтеръ.

Раздался тихій голосъ матери.

- О, Господи! Сколько людей на свѣтѣ... и всякъ по своему стонетъ... а гдѣ-же тѣ, которымъ радостно?
- Есть уже и такіе, есть! И скоро много будеть ихъ... эхъ, много! отозвался хохолъ.

#### XXI.

Жизнь текла быстро, дни были пестры, разнолицы. Каждый приносиль съ собой что-нибудь новое, и оно уже не тревожило мать. Все чаще по вечерамъ являлись незнакомые люди, они озабоченно, вполголоса, бесёдовали съ Андреемъ и поздно ночью, поднявъ воротники, надвигая шанки низко на глаза, уходили во тьму, осторожные, безшумные. Въ каждомъ чувствовалось сдержанное возбужденіе, казалось, всё хотять пёть и смёяться, но имъ было некогда, они всегда торопились. Одни насмѣшливые и серьезные, другіе открыто веселые, сверкающіе силой юности, третьи задумчиво тихіе, — всё они имёли въ глазахъ матери что-то одинаково настойчивое, увѣренное, и, хотя у каждаго было свое лицо — для нея всв лица сливались въ одно - худое, спокойно-ръшительное, ясное лицо съ глубокимъ взглядомъ темныхъ глазъ, ласковымъ и строгимъ, точно взглядъ Христа на пути въ Эммаусъ.

Мать считала ихъ, мысленно собирая толной вокругъ Павла, — въ этой толнъ онъ становился незамътнымъ для глазъ враговъ.

Однажды изъ города явилась бойкая, кудрявая дѣвушка, она принесла для Андрея какой-то свертокъ и уходя сказала Власовой, блестя веселыми глазами:

- До свиданья, товарищъ!
- Прощайте! сдержавъ улыбку, отвътила мать.

А проводивъ дѣвочку, подошла къ окну и смѣясь смотрѣла, какъ по улицѣ, часто сѣменя маленькими ножками, щелъ ея товарищъ, свѣжій, какъ весенній цвѣтокъ и легкій, какъ бабочка.

— Товарищъ! — сказала мать, когда гостья исчезла.

— Эхъ ты, милая! Дай тебф, Господи, товарища честнаго на всю твою жизнь.

Она часто замѣчала во всѣхъ людяхъ изъ города что-то дѣтское и снисходительно усмѣхалась, но, въ то же время, ее трогала и радостно удивляла ихъ вѣра, глубину которой она чувствовала все яснѣе, ее ласкали и грѣли ихъ мечты о торжествѣ справедливости, слушая которыя она невольно вздыхала въ невѣдомой печали. Но особенно трогала ее ихъ простота и красивая, щедрая небрежность къ самимъ себѣ.

Она уже много понимала изъ того, что говорили они о жизни, чувствовала, что они, дъйствительно, открыли върный источникъ несчастья всъхъ людей и привыкла соглашаться съ ихъ мыслями. Но въ глубинъ души она не върила, что они могутъ перестроить всю жизнь по своему и что хватитъ у нихъ силы привлечь на свой огонь весь рабочій народъ. Каждый хочетъ быть сытымъ сегодня и никто не желаетъ отложить свой объдъ даже на недълю, если можетъ съъсть его сейчасъ. Не многіе пойдутъ этой дальней и трудной и дорогой, не всъ глаза увидять въ концъ ея скавочное царство братства людей. Вотъ почему всъ они, эти хорошіе люди, несмотря на ихъ бороды и, порою, усталыя лица, казались ей дътьми.

—Милые вы мои! — думала она покачивая головой. Но всв они уже теперь жили хорошей, серьезной и умной жизнью, всв говорили о добромъ и, желая научить людей тому, что знали, двлали это, не щадя себя. Она понимала, что такую жизнь можно любить, несмотря на ея опасность и, вздыхая, оглядывалась назадъ, гдв темной и узкой полосой плоско тянулось ея прошлое. У нея незамвтно сложилось спокойное сознание своей надобности для этой новой жизни — раньше она никогда не чувствовала себя нужной кому-нибудь, а теперь ясно видвла, что нужна многимъ, это было ново, приятно и приподняло ей голову...

Она аккуратно носила на фабрику книжки, смотрела на это, какъ на свою обязанность и уже выработала себе много ловкихъ пріємовъ, стала привычной для сыщиковъ, примелькалась имъ. Нѣсколько разъ ее обыскивали, но всегда на другой день послѣ того, какъ листки появлялись на фабрикѣ. Когда съ нею ничего не было, она умѣла возбудить подозрѣніе сыщиковъ и сторожей, они хватали ее, общаривали, она притворялась обиженной, спорила съ ними и, пристыдивъ, уходила, гордая своею ловкостью. Ей начинала нравиться эта игра.

Въсовщикова на фабрику не приняли, онъ поступилъ въ работники къ торговцу лесомъ и целые дни возилъ по слободкъ бревна, тесъ и дрова. Мать почти каждый день видела его: круго опираясь дрожащими отъ натуги ногами въ землю, шла пара вороныхъ лошадей, объ онъ были старыя, костлявыя, головы ихъ устало и печально качались, тусклые глаза измучено мигали. За ними тянулось, вздрагивая, длинное, мокрое бревно или груда досокъ, громко хлопая концами, а сбоку, опустивъ возжи, шагалъ Николай, оборванный, грязный, въ тяжелыхъ сапогахъ, въ шапкв на затылокъ, неуклюжій точно пень, только что вывороченный изъ земли. Онъ тоже качаетъ головой, смотрить себъ подъ ноги и ничего не хочеть видеть. Его дошади слепо наважають на встречныя телеги, на людей, около него выются, какъ шмели, сердитыя ругательства, режуть воздухъ злые окрики. Онъ, не поднимая головы, не отвічая имъ, свистить рёзкимъ, оглушающимъ свистомъ и глухо бормочеть лошадямъ:

# — Ну, бери, бери...

Каждый разъ, когда у Андрея собирались товарищи на чтеніе новаго номера заграничной газеты или брошюры, приходиль и Николай, садился въ уголь и молча слушаль часъ, два. Кончивъ чтеніе, молодежь долго спорила, но Въсовщиковъ не принималь участія въ спорахъ. Онъ оставался дольше всёхъ и одинъ на одинъ съ Андреемъ, ставиль ему угрюмый вопросъ:

- А кто всёхъ виноватее?
- Виновать, видишь-ли, тоть, кто первый сказаль —

это мое! Человъкъ этотъ померъ нъсколько тысячъ лътъ тому назадъ и на него сердиться не стоитъ! — шутя говорилъ хохолъ, но глаза его смотръли безпокойно.

— A богатые? A тъ, которые за нихъ стоятъ? Они правы?

Хохолъ хватался за голову, дергалъ усы и долго говорилъ простыми словами о жизни и людяхъ. Но у него всегда выходило такъ, какъ будто виноваты всѣ люди вооще и это не удовлетворяло Николая. Плотно сжавъ толстыя губы, онъ отрицательно качалъ головой и, недовѣрчиво заявляя, что это не такъ, онъ уходилъ недовольный и мрачный.

Однажды онъ сказалъ:

- Нѣтъ, виноватые должны быть... они тутъ! Я тебѣ скажу намъ нужно всю жизнь перепахать, какъ сорное поле... безъ пощады!
- Воть такъ однажды Исай табельщикъ про васъ говорилъ! вспомнила мать.
  - Исай? спросиль Весовщиковь, помолчавь.
- Да. Злой человѣкъ! Подсматриваетъ за всѣми, выспрашиваетъ... по нашей улицѣ сталъ ходить и въ окна къ намъ заглядывать...
  - Заглядываетъ? повторилъ Николай.

Мать уже лежала въ постели и не видъла его лица. Но она поняла, что сказала что-то лишнее, потому что хохолъ торопливо и примирительно заговорилъ:

- A пускай его ходитъ и заглядываетъ! Есть у него свободное время онъ и гуляетъ...
- —Ніть, погоди! глухо сказаль Николай. Воть онь, виноватый!
- Въ чемъ? быстро спросилъ хохолъ. Что онъ глупъ?

Но Въсовщиковъ не сталъ отвъчать ему и ушелъ.

Хохолъ медленно и устало зашагалъ по комнать, тихо шаркая тонкими, паучьими ногами. Сапоги онъ снялъ, всегда дълая это, чтобы не стучать и не безпокоить Вла-

сову. Но она не спала и, когда Николай ушелъ, сказала тревожно:

- Боюсь я его! Онъ точно печь, жарко натопленная, не грветь, а жжеть...
- Да-а!.. медленно протянуль хохоль. Мальчикъ сердитый. Вы, ненько, про Исая съ нимъ не говорите... этотъ Исай действительно шпіонить... и даже деньги за это береть!
- Что мудренаго? У него кумъ жандармъ! замѣтила мать.
- Пожалуй, поколотить его Николай! съ опасеніемъ продолжаль хохоль. Воть, видите, какія чувства воспитали господа командиры нашей жизни у нижнихъ чиновъ? Когда такіе люди, какъ Николай, почувствують свою обиду и вырвутся изъ терпінья... что это будеть? Небо кровью забрызгають, и земля въ ней, какъ мыло вспівнится...
  - Страшно, Андрюша! тихо воскликнула мать.
- Не глотали-бы мухъ, такъ не вырвало-бы! помолчавъ сказалъ Андрей. — И всетаки, ненько, каждая канля крови заранве омыта озерами народныхъ слезъ...

Онъ вдругъ тихо засмѣялся и добавилъ:

— Это справодливо... но — не утвшаеть!

### XXII.

Однажды въ праздникъ мать пришла изъ лавки, отворила дверь и встала на порогѣ, вся вдругъ облитая радостью, точно теплымъ, лѣтнимъ дождемъ, — въ комнатѣ звучалъ крѣпкій голосъ Навла.

— Вотъ она! — крикнулъ хохолъ.

Мать видёла, какъ быстро обернулся Павель и видёла, что его лицо вспыхнуло чувствомъ, об'вщавшимъ что-то большое для нея.

— Вотъ и пришелъ... и дома... — забормотала она, растерявшись отъ неожиданности, и съла.

Онъ наклонился къ ней блёдный, въ углахъ его глазъ свётло сверкали маленькія слезинки, и губы вздрагивали. Секунду онъ молчалъ, мать смотрёла на него тоже молча.

Хохолъ, тихо насвистывая, прошелъ мимо нихъ, опустивъ голову, и вышелъ на дворъ.

— Спасибо мама! — глубокимъ, низкимъ голосомъ заговорилъ Павелъ, тиская ея руку вздрагивающими пальцами. — Спасибо, родная!

Радостно потрясенная выраженіемъ лица и звукомъ голоса сына, она гладила его голову и сдерживая біеніе сердца тихонько говорила:

- Христосъ съ тобой!.. За что... зачёмъ?
- За то, что помогаешь великому нашему дёлу спасибо! говориль онъ. когда человёкъ можетъ назвать мать свою и по духу родной это рёдкое счастье!

Она молча и жадно глотала его слова открытымъ сердцемъ и любовалась сыномъ, онъ стоялъ передъ нею такой свътлый и такой близкій.

- Я молчаль, мама... я видёль многое въ моей жизни задёваеть тебя... жалко мнё было душу твою, а сдёлать я ничего не могь, не умёль! Думаль никогда ты не помиришься съ нами, не примешь наши мысли, какъ свои... а только молча будешь терпёть, какъ всю жизнь терпёла. Это тяжело было!..
- Андрюша очень много далъ мнѣ понять! вставила она, повинуясь желанію напомнить сыну о товарищѣ.
- Онъ мий разсказывалъ про тебя! смиясь сказалъ Павелъ.
- Егоръ тоже. Мы съ нимъ земляки... Андрюша даже грамотъ хотълъ учить...
- А ты сконфузилась и сама потихоньку стала учиться?..
- Ужъ онъ подглядѣлъ! смущенно воскликнула она. И обезпокоенная обиліемъ радости, наполнявшей ся грудь, снова предложила Павлу:

- Позвать-бы его! Нарочно ушель, чтобы не мѣшать. У него — матери нѣть...
- Андрей!.. крикнулъ Павелъ, отворяя дверь въ съни. — Ты гдъ?
  - Здёсь. Дрова колоть хочу...
  - Время!.. Иди сюда!
  - Иду..

Но онъ пришелъ не сразу, а войдя въ кухню, хозяйственно заговорилъ:

— Надо сказать Николаю, чтобы дровъ привезъ, мало дровъ у насъ. Вы видите, ненько, какой онъ, Павель? Вмѣсто того, чтобы наказывать, начальство только откармливаетъ бунтарей...

Мать засмѣялась. У нея еще сладко замирало сердце, она была опьянена радостью, но уже что-то скупое и осторожное вызывало въ ней желаніе видѣть сына спокойнымъ, такимъ, какъ всегда. Было слишкомъ хорошо въ душѣ, и она хотѣла, чтобы первая радость ея жизни сразу и навсегда сложилась въ сердцѣ такой живой и сильной, какъ пришла. И опасаясь, какъ-бы не убавилось счастья, она торопилась скорѣе прикрыть его, точно птицеловъ, случайно пойманную имъ рѣдкую птицу.

- Давайте объдать!.. Ты, Паша, въдь не ълъ еще? суетливо предложила она.
- Нѣтъ. Я вчера узналъ отъ надзирателя, что меня рѣшили выпустить и сегодня не пилось, не ѣлось...
- Перваго встрътилъ я здъсь старика Сизова... разсказывалъ Павелъ. Увидалъ онъ меня, перешелъ дорогу, здоровается. Я ему говорю вы теперь осторожнъе со мной, я человъкъ опасный, нахожусь подъ надзоромъ полиціи. Ничего, говоритъ. И знаешь, какъ онъ спросилъ о племянникъ? Что, говоритъ, Федоръ хорошо себя велъ? Что значитъ хорошо себя вести въ тюрьмъ? Ну, говоритъ, лишняго чего не болталъ-ли противъ товарищей? И когда я сказалъ, что Федя человъкъ честный и умница, онъ

погладиль бороду и гордо такъ заявилъ — мы, Сизовы, въ своей семьв плохихъ людей не имвемъ...

- Онъ старикъ съ мозгомъ! сказалъ хохолъ, кивая головой. Мы съ нимъ часто разговариваемъ, хорошій мужикъ. Скоро Федю выпустять?
- Всёхъ выпустять, я думаю! У нихъ ничего нёть, кромё показаній Исая, а онъ что-же могь сказать?

Мать ходила взадъ и впередъ и смотрѣла на сына, Андрей, слушая его разсказы, стоялъ у окна, заложивъ руки за спину. Павелъ расхаживалъ по комнатѣ. У него отросла борода, мелкія кольца тонкихъ, темныхъ волосъ густо вились на щекахъ, смягчая смуглый цвѣтъ лица. Потемнѣвшіе глаза смотрѣли строго.

— Садитесь! — предложила мать, подавая на столъ горячее.

За об'вдомъ Андрей разсказалъ о Рыбинъ. И когда онъ кончилъ, Павелъ съ сожалѣніемъ воскликнулъ:

- Будь я дома я бы не отпустиль его такъ! Что онъ понесъ съ собой? Большое чувство возмущенія и путаницу въ головъ.
- Ну, сказалъ хохолъ, усмѣхаясь, когда человѣку сорокъ лѣтъ, да онъ самъ долго боролся съ медвѣдями въ своей душѣ — трудно его передѣлать...

Завязался одинъ изъ тѣхъ споровъ, когда люди начинали говорить словами непонятными для матери. Кончили обѣдать, а все еще ожесточенно осыпали другь друга трескучимъ градомъ мудреныхъ словъ. Иногда говорили просто.

- Мы должны идти нашей дорогой, ни на шагъ не отступая въ сторону! твердо заявлялъ Павелъ.
- И наткнуться въ пути на нѣсколько деятковъ милліоновъ людей, которые встрѣтятъ насъ, какъ враговъ...

Мать прислушивалась къ спору и понимала, что Павель не любитъ крестьянъ, а хохолъ заступается за нихъ, доказывая, что и мужиковъ добру учить надо. Она больше понимала Андрея, и онъ казался ей правымъ, но всякій разъ, когда онъ говорилъ Павлу что-нибудь, она, насторожась и задерживая дыханіе, ждала отвёта сына, чтобы скорве узнать не обидёль-ли его хохолъ? Но они кричали другъ на друга не обижаясь.

Иногда мать спрашивала сына:

— Такъ-ли, Паша?

Улыбаясь онъ отвічаль:

- Такъ!
- Вы, господинъ, съ ласковымъ ехидствомъ говорилъ хохолъ, сыто повли, да плохо жевали и у васъ въ горлв кусокъ стоитъ... Прополощите горлышко...
  - Не дури!.. посовътовалъ Павелъ.
  - Да я какъ на панихидъ!..

Мать тих посмвиваясь качала головой...

#### XXIII.

Приближалась весна, таялъ снѣгъ, обнажая грязь и коноть фабричныхъ трубъ, скрытую въ его глубинѣ. Съ каждымъ днемъ грязь настойчиво лѣзла въ глаза, и вся слободка казалась одѣтой въ лохмотья, неумытой. Днемъ канало
съ крышъ, устало и потно дымились сѣрыя стѣны домовъ, а къ ночи вездѣ смутно бѣлѣли ледяныя сосульки.
Все чаще на небѣ являлось солнце. И рѣшительно, тихо
начинали журчать ручьи, сбѣгая къ болоту. Въ полдень
надъ слободкой ласково дрожала трепетная пѣсня вешнихъ
надеждъ.

Готовились праздновать первое мая.

На фабрикѣ и по слободкѣ летали листки, объяснявшіе вначеніе этого праздника, и даже незадѣтая пропагандой молодежь говорила, читая ихъ:

— Это надо устроить!

Въсовщиковъ угрюмо усмъхаясь восклицалъ:

— Пора! Будеть ужь въ прятки играть!

Радовался Федя Мазинъ. Сильно похудѣвшій, онъ сталъ похожь на жаворонка въ клѣткѣ, нервнымъ трепетомъ сво-

ихъ движеній и рѣчей. Его всегда сопровождалъ молчаливый и не по годамъ серьезный Яковъ Сомовъ, работавшій теперь въ городѣ. Самойловъ, еще болѣе порыжѣвшій въ тюрьмѣ, Василій Гусевъ, Букинъ, Драгуновъ, и еще нѣкоторые, доказывали необходимость идти съ оружіемъ, но Павелъ, хохолъ, Сомовъ и другіе спорили съ ними.

Являлся Егоръ, всегда усталый, потный, задыхающійся и шутилъ:

— Работа по измѣненію существующаго строя — великая работа, товарищи, но для того, чтобы она шла успѣшнѣе, я долженъ купить себѣ новые сапоги! — говориль онъ, указывая на свои рваныя и мокрыя ботинки! — Галоши у меня тоже неизлѣчимо разорвались, и каждый день я промачиваю себѣ ноги. Я не хочу переѣхать въ нѣдра земли ранѣе, чѣмъ мы отречемся отъ стараго міра публично и явно, а потому, отклоняя предложеніе товарища Самойлова о вооруженной демонстраціи, предлагаю вооружить меня крѣпкими сапогами, ибо глубоко убѣжденъ, что это полезнѣе для торжества соціализма, чѣмъ даже очень большое мордобитіе!..

Такимъ-же вычурнымъ языкомъ онъ разсказывалъ рабочимъ исторіи о томъ, какъ въ разныхъ странахъ народъ пытался облегчить свою жизнь. Мать любила слушать его рѣчи и она вынесла изъ нихъ странное впечатлѣніе — самыми хитрыми врагами народа, которые наиболѣе жестоко и часто обманывали его, были маленькіе, пузатые, краснорожіе человѣчки, безсовѣстные и жадные, хитрые и жестокіе. Когда имъ жилось трудно подъ властью царей, они науськивали черный народъ на царскую власть, а когда народъ поднимался и вырываль эту власть изъ рукъ царя, человѣчки обманомъ забирали ее въ свои руки и разгоняли народъ по конурамъ, если-же онъ спорилъ съ ними избивали его сотнями и тысячами.

Однажды, собравшись съ духомъ, она разсказала ему эту картину жизни, созданную его ръчами и, смущенно смъясь, спросила: — Такъ-ли, Егоръ Иванычъ?

Онъ хохоталъ, закатывая глазки, задыхался, растиралъ грудь руками.

- Воистину такъ, бабуля! Вы схватили за рога коренного быка исторіи... На этомъ желтенькомъ фонѣ есть нѣкоторые орнаменты, т. е. вышивки, но они дѣла не мѣняють! Именно толстенькіе человѣчки главные грѣховники и самыя ядовитыя насѣкомыя, кусающія народъ. Французы удачно называютъ ихъ буржуа. Запомните, милая бабуля, бур-жуа. Жують они насъ, жують и высасывають...
  - Богатые, значить? спросила мать.
- Вотъ именно! Въ этомъ ихъ несчастіе. Если, видите вы, въ пищу ребенка прибавлять понемногу мізди, это задерживаетъ ростъ его костей, и онъ будетъ карликомъ, а если съ молоду отравлять человітка золотомъ, душа у него становится маленькая, мертвенькая и сірая, совсімъ какъ резиновый мячъ, ціною въ пятачекъ...

Однажды говоря о Егоръ, Павелъ сказалъ:

— А знаешь, Андрей, всего больше тѣ люди шутять, у которыхъ всегда сердце ноеть...

Хохоль помолчаль и, прищуривъ глаза, ответиль:

— Это не такъ! Будь твоя правда, вся Россія со смѣху помирала бы...

Появилась Наташа, она тоже сидёла въ тюрьмё, гдё-то въ другомъ городё, но это не измёнило ее. Мать замётила, что при ней хохолъ становился веселёе, сыпаль шутками, задираль всёхъ своимъ мягкимъ ехидствомъ, возбуждая у нея веселый смёхъ. Но, когда она уходила, онъ начиналь грустно насвистывать свои безконечныя пёсни и долго расхаживаль по комнатё, уныло шаркая ногами.

Часто прибѣгала Саша, всегда нахмуренная, всегда торопливая и почему-то все болѣе угловатая, рѣзкая.

Какъ-то разъ, когда Павелъ вышелъ въ сѣни провожать ее и не затворилъ дверь за собой, мать услыхала быстрый разговоръ:

— Вы понесете знамя? — тихо спросила девушка.

- ... Я.
- Это рвшено?
- Да. Это мое право.
- Снова тюрьма?!

Павелъ молчалъ.

- Вы не могли-бы... начала она и остановилась.
- Что? спросиль Павель.
- Уступить другому...
- Неть! громко сказаль онъ.
- Подумайте... вы такой вліятельный... васъ любять... вы и Находка первые здісь... сколько можете сділать на свободі... подумайте! А віздь за это васъ сошлють... далеко... надолго!

Матери показалось, что въ голосъ дъвушки звучать знакомыя чувства — тоска и страхъ. И слова Саши стали падать на сердце ей, точно крупныя капли ледяной воды.

- Нѣть, я рѣшиль! сказаль Павель. Оть этого я не откажусь ни за что.
  - Даже если я буду просить... если я...

Павелъ вдругъ заговорилъ быстро и какъ-то особенно строго.

- Вы не должны такъ говорить... что вы? Вы не должны!
  - Я человъкъ! тихонько сказала она.
- Хорошій челов'єкъ! тоже тихо, но какъ-то особенно, точно онъ задыхался, заговорилъ Павелъ. — Дорогой мнъ челов'єкъ... да! И поэтому... поэтому не надо такъ говорить...
  - Прощай! сказала дввушка.

По стуку ея каблуковъ, мать поняла, что она пошла быстро, почти побъжала. Павелъ ушелъ за ней во дворъ.

Тяжелый, давящій испугь обняль грудь матери. Она не понимала о чемъ говорилось, но чувствовала, что впереди ее ждеть новое горе, большое и мрачное. И мысль ея остановилась на вопросв:

— Что онъ хочеть делать?

Остановилась и замерла, войдя въ мозгъ, точно гвоздь. Павелъ вошелъ со двора вмѣстѣ съ Андреемъ, и хохолъ говорилъ, качая головой.

- Эхъ, Исайка, Исайка... что съ нимъ делать?
- Надо посовѣтовать ему, чтобы онъ оставилъ свои затѣи! — хмуро сказалъ Павелъ.
- Паша, что ты хочешь дѣлать? спросила мать, опустивъ голову.
  - Когда? Сейчасъ?
  - Перваго... перваго Мая...
- Aга! воскликнулъ Павелъ, понизивъ голосъ. Я понесу знамя наше... пойду съ нимъ впереди всёхъ. За это меня, въроятно, снова посадять въ тюрьму.

Глазамъ матери стало горячо и во рту у нея явилась непріятная сухость. Онъ взяль ея руку, погладилъ.

- Это мив нужно, пойми! Въ этомъ счастье!
- Я ничего не говорю! сказала она, медленно поднявъ голову. И когда глаза ея встретились съ упрямымъ блескомъ его глазъ, снова согнула шею.

Онъ выпустиль ея руку, вздохнуль и заговориль съ упрекомъ.

— Не горевать тебѣ, а радоваться надо-бы... Когда будуть матери, которыя и на смерть пошлють своихъ дѣтей съ радостью?..

Гопъ, гопъ!.. заворчалъ хохолъ. — Поскакалъ нашъ панъ, подоткнувъ кафтанъ!..

— Развѣ я говорю что-нибудь? — повторила мать. — Я тебѣ не мѣшаю... А если жалко мнѣ тебя... это ужъ материнское!...

Онъ отступилъ отъ нея, и она услыхала жесткія, острыя слова.

— Есть любовь, которая мёшаеть человёку жить...

Вздрогнувъ, боясь, что онъ скажеть еще что-нибудь отталкивающее ея сердце, она быстро заговорила.

— Не надо, Паша! Я понимаю... иначе тебѣ нельзя... для товарищей... — Нътъ! — сказалъ онъ. — Я это для себя... Можно не илти, но я хочу и пойду!

Въ дверяхъ всталъ Андрей — онъ былъ выше двери и теперь, стоя въ ней, какъ въ рамѣ, странно подогнулъ колѣни, опираясь однимъ плечомъ о косякъ, а другое, шею и голову выставивъ впередъ.

— Вы бы перестали балакать, господинъ! — сказаль онъ, угрюмо остановивъ на лицѣ Павла свои выпуклые глаза. Онъ былъ похожъ на ящерицу, въ щели камня.

Матери хотвлось плакать. Не желая, чтобы сынъ видвль ея слезы, она вдругь забормотала:

— Ай батюшки... забыла я...

И вышла въ сѣни. Тамъ, ткнувшись головой въ уголъ, она дала просторъ слезамъ своей обиды и плакала молча, беззвучно, слабѣя отъ слезъ такъ, какъ будто вмѣстѣ съ ними вытекла кровь изъ сердца ея.

А сквозь неплотно закрытую дверь на нее ползли глухіе звуки спора.

- Ты что-жъ, любуешься собой, мучая ее?—спрашивалъ хохолъ.
- Ты не имъешь права такъ говорить! крикнулъ Павелъ.
- Хорошъ былъ-бы я товарищъ тебѣ, если-бы молчалъ, видя твои глупые, козлиные прижки!.. Ты зачѣмъ это сказалъ? Понимаешь?
  - Нужно всегда твердо говорить и да, и нътъ!
  - Это ей?
- Всёмъ! Не хочу ни любви, ни дружбы, которая цёпляется за ноги, удерживаетъ...
- Герой! Утри носъ! Утри и пойди, скажи все это Сашенькв... Это ей надо было сказать...
  - Я сказалъ!..
- Такъ? Врешь! Ей ты говорилъ ласково, ей говорилъ нѣжно... я не слыхалъ, а знаю!.. А передъ матерью выявилъ героизмъ... какъ-же! Но, пойми, козелъ, героизмъ твой стоитъ грошъ!

Власова начала быстро стирать слезы со своихъ щекъ. Она испугалась, что хохолъ обидитъ Павла, поспѣшно отворила дверь и входя въ кухню, вся дрожащая, полная горя и страха, громко заговорила:

— У-у... холодно! А весна...

Безцёльно перекладывая въ кухнё съ мёста на мёсто разныя вещи, стараясь заглушить пониженные голоса въ комнате, она продолжала громче:

— Все перемѣнилось... люди стали горячѣе, погода холоднѣе... Бывало въ это время тепло стоить, небо ясное, солнышко...

Въ комнатѣ замолчали. Она остановилась среди кухни, ожидая.

- —Слышалъ? раздался тихій вопросъ хохла. Это надо понять... чорть! Туть, богаче, чёмъ у тебя...
- Чайку попьете? вздрагивающимъ голосомъ спросила она. И не ожидая отвъта, чтобы скрыть эту дрожь, воскликнула:
  - Что это, какъ озябла я!

Къ ней медленно вышелъ Павелъ. Онъ смотрѣлъ исподлобья, съ улыбкой, виновато дрожавшей на его губахъ.

- Прости меня, мать! негромко сказаль онъ. Я еще мальчишка... дуракъ...
- Не тронь ты меня! тоскливо крикнула она, прижимая его голову къ своей груди. — Не говори ничего...

Господь съ тобой — твоя жизнь — твое дѣло! Но не задѣвай сердца! Развѣ можетъ мать не жалѣть? Не можетъ... всѣхъ жалко мнѣ... Ахъ, всѣ вы — родные... всѣ — достойные!.. И кто пожалѣетъ васъ, кромѣ меня?.. Ты идешь — за тобой — другіе... все бросили, пошли... пошли, Паша!

Билась въ груди ея большая, горячая мысль, окрыляла ей сердце вдохновленнымъ чувствомъ тоскливой, страдальческой радости, но мать не находила словъ и въ мукѣ своей нѣмоты, взмахивая рукой, смотрѣла въ лицо сына глазами, горѣвшими яркой и острой болью...

- Ладно, мама! Прости... вижу я! тихо пробормоталь онь, опуская голову и съ улыбкой, мелькомъ взглянувъ на нее, прибавиль, отвернувшись, смущенный, но обрадованный.
  - Этого я не забуду... честное слово!

Она отстранила его отъ себя и, заглядывая въ комнату, сказала Андрею просительно ласково:

Андрюша! Вы не кричите на него... Вы, конечно, старше... вы ужъ...

Стоя спиной къ ней и не двигаясь, хохолъ странно и смёшно зарычалъ.

— У-у-у... Буду орать на него!.. да еще бить буду! Она медленно шла къ нему протягивая руку и говорила: — Милый вы мой человъкъ...

Хохолъ обернулся, наклонилъ голову, точно быкъ, и стиснувъ за спиной руки прошелъ мимо нея въ кухню. Оттуда раздался его голосъ, сумрачно насмёшливый:

— Уйди, Павелъ, чтобы я тебѣ голову не откусилъ! Это я шучу, ненько, вы не вѣрьте! Воть я поставлю самоварь. Да! Угли-же у насъ... Сырые, ко всѣмъ чертямъ ихъ!

Онъ замолчалъ... Когда мать вышла въ кухню, онъ сидъль на полу, раздувая самоваръ. Не глядя на нее, хохолъ началъ снова:

— Вы не бойтесь, я его не трону! Я вёдь добрый и мягкій... какъ пареная рёпа! И я... Эй, ты, герой, не слушай, — я его люблю! Но я жилетку его не люблю... Онъ, видите, надёль новую жилетку и она ему очень нравится, воть онь ходить, выпуча животь, и всёхъ толкаеть — а посмотрите, какая у меня жилетка! Она хорошая, вёрно, но зачёмъ толкаться? И безъ того тёсно.

Павель усмёхнувшись спросиль:

— Долго будешь ворчать? Далъ мив одну трепку... довольно-бы!

Сидя на полу, хохолъ вытянулъ ноги по обѣ стороны самовара и смотрѣлъ на него. Мать стояла у двери, ласково и грустно остановивъ глаза на кругломъ затылкѣ Андрея и длинной, согнутой шев его. Онъ откинулъ корпусъ назадъ, уперся руками въ полъ, взглянулъ на мать и сына немного покраснващими глазами и мигая, негромко сказалъ:

— Хорошіе вы челов'вки... да!

Павелъ наклонился, схватилъ его руку.

— Не дергай! — глухо сказаль хохоль. — Такъ ты меня уронишь...

—Что ственяетесь? — грустно сказала мать. — По-

цъловались-бы... обнялись-бы крыпко, крыпко...

— Хочешь? — спросиль Павель.

— Можно! — ответиль хохоль, поднимаясь.

А Павелъ опустился на колёни, и, крёпко обнявшись, они на секунду замерли — два тёла — одна душа, горячо и ровно горёвшая глубокимъ чувствомъ дружбы.

По лицу матери текли слезы, но уже легкія. Отирая ихъ, она смущенно сказала:

— Любить баба плакать... съ горя плачеть, съ радости — плачеть!..

Хохолъ оттолкнулъ Павла мягкимъ движеніемъ и тоже вытирая глаза пальцами, заговорилъ:

— Будеть! Прорёзвились телята, пора въ жареное... Ну и чертовы же угли! Раздуваль, раздуваль... засориль себъ глаза...

Павелъ, опустивъ голову, сѣлъ къ окну и тихо сказаль:

— Такихъ слевъ не стыдно...

Мать подошла къ нему, съла рядомъ. Ея сердце тепло и мягко одълось бодрымъ чувствомъ. Было грустно ей, но пріятно и спокойно.

— Все равно! — думала она, тихо гладя руку сына. — Иначе нельзя... такъ нужно!

И еще какія-то обыденныя, давно привычныя слова вертёлись въ ея памяти, но они не обнимали собою того, что переживала она въ эти минуты.

Пили чай, сидѣли за столомъ до полуночи, ведя задушевную и тихо стройную бесѣду о жизни, о людяхъ, о будущемъ. И, когда мысль была ясна ей, мать, вздохнувъ, брала изъ прошлаго своего что-нибудь, всегда тяжелое и грубое, и этимъ камнемъ со своего сердца подкрѣпляла мысль.

Въ тепломъ потокъ задушевной бесъды страхъ ея растаяль, исчезъ, теперь она чувствовала себя такъ, какъ въ тотъ день, когда отецъ ея сурово сказалъ ей:

— Нечего рожу кривить! Нашелся дуракъ, беретъ тебя замужъ — иди! Всв дввки замужъ выходятъ, всв бабы двтей родятъ, всвмъ родителямъ двти — горе! Ты что — не человвкъ?

Послѣ этихъ словъ она увидѣла передъ собой неизбѣжную тропу, которая безотвѣтно тянулась вокругъ пустого, темнаго мѣста. И неизбѣжность ити этой тропой наполнила ея грудь слѣпымъ покоемъ. Такъ и теперь. Но чувствуя приходъ новаго горя, она внутри себя говорила кому-то:

— На-те, возьмите!

Это облегчало тихую боль ея сердца, которая, вздрагивая, пъла въ груди ея, какъ тугая струна.

И въ глубинъ ея души, взволнованной печалью ожиданія, не сильно, но не угасая, теплилась надежда, что всего у нея не возьмутъ, не вырвутъ... Что-то останется...

# XXIV.

Рано утромъ, едва только Павелъ и Андрей ушли, въ окно тревожно постучала Корсунова и торопливо крикнула:

— Исая убили! Идемъ смотрѣть...

Мать вэдрогнула, въ умѣ ея искрой мелькнуло имя убійцы.

- Kто? коротко спросила она, накидывая на плечи шаль.
- Онъ не сидить тамъ, надъ Исаемъ-то, кокнулъ, да и ушелъ!... отвътила Марья.

На улицъ она сказала:

— Теперь опять начнуть рыться, виноватаго искать. Хорошо, что твои ночью дома были — я этому свидётельница... Послѣ полночи мимо шла, въ окно къ вамъ заглянула, всѣ вы за столомъ сидѣли...

- Что вы, Марья? Развѣ на нихъ можно подумать? испуганно воскликнула мать.
- А кто его убилъ? Ужъ навърно ваши! убъжденно сказала Корсунова. Извъстно всъмъ, что выслъживаль онъ ихъ...

Мать остановилась, задыхаясь, приложила руку къ груди.

— Да ты что? Ты не бойся!.. По дёломъ вору и мука... Идемъ скорве, а то увезутъ его!..

Мать шагала, не спрашивая себя зачёмъ она идеть, и ее пошатывала, толкая, темная тяжелая мысль о Вѣсовщиковѣ.

— Вотъ... дошелъ! — тупо думала она.

Недалеко отъ стѣнъ фабрики, на мѣстѣ недавно согрѣвшаго дома, растаптывая ногами угли и вздымая пепелъ, стояла толпа народа и гудѣла, точно рой шмелей. Было много женщинъ, еще больше дѣтей, лавочники, половые изъ трактира, полицейскіе и жандармъ Петлинъ, высокій старикъ съ пушистой серебряной бородой и съ медалями на груди.

Исай полулежаль на землю, прислонясь спиной къ обгоръльмъ бревнамъ и свъсивъ обнаженную голову на правое плечо. Правая рука была засунута въ карманъ брюкъ, а пальцами лъвой, онъ вцепился въ рыхлую землю.

Мать взглянула въ лицо ему — одинъ глазъ Исая тускло смотрёлъ въ шанку, лежавшую между устало раскинутыхъ ногъ, ротъ былъ изумленно полуоткрытъ, его рыжая бородка торчала въ бокъ. Худое тёло съ острой головой и 'эшчнэм эшэ огелэ чхехшинээн чя чмошиг чминкилээн сжатое смертью. Мать перекрестилась, вздохнувъ. Живой, онъ былъ противенъ ей, а теперь будилъ тихую жалость.

— Крови нѣтъ! — замѣтилъ кто-то вполголоса. — Видно кулакомъ стукнули...

Толстая женщина, дернувъ жандарма за рукавъ, спросила:

- Можеть, живой еще, а?
- Пошла прочь! негромко крикнулъ жандармъ, отдергивая руку.

Сухой и злой голосъ громко произнесъ:

— Заткнули ротъ ябеднику... Такъ и надо!

Жандармъ встрепенулся и, раздвигая руками плотно окружающихъ его женщинъ, угрожающе спросилъ:

— Это кто разсуждаеть, а?

Люди разсыпались подъ его толчками. Нѣкоторые быстро побѣжали прочь. Кто-то засмѣялся влораднымъ смѣ-хомъ.

Мать пошла домой.

— Никто не жалветь! — думала она.

А передъ нею стояла, точно тѣнь, широкая фигура Николая, его узкіе глаза смотрѣли холодно, жестоко и правая рука качалась, точно онъ ушибъ ее...

Когда сынъ и Андрей пришли объдать, она прежде всего спросила ихъ:

- Ну, что? Никого не арестовали... за Исая?
- Не слышно! отозвался хохолъ.

Она видела, что они оба подавлены, оба угрюмы.

— О Николат ничего не говорять? — тихо осведомилась мать.

Строгіе глаза сына остановились на ея лиці, и онъ внятно сказаль:

- Не говорятъ. И едва-ли думаютъ. Его нътъ. Онъ вчера въ полдень уъхалъ на ръку и еще не вернулся. Я спрашивалъ о немъ...
- Ну, слава Богу! облегченно вздохнувъ, сказала мать. Слава Богу!

Хохолъ взглянулъ на нее и опустилъ голову.

— Лежитъ онъ, — задумчиво разсказывала мать, — и точно удивляется.... такое у него лицо. И никто его не жалѣетъ, никто добрымъ словомъ не прикрылъ его. Малень-

кій такой, невидный... точно обломокъ... отломился отъ чего-то, упаль и лежить...

За объдомъ Павелъ вдругъ бросилъ ложку и воскликнулъ:

- Этого я не понимаю!
- Чего? спросилъ хохолъ, печальный и молчаливый.
- Убить животное только потому, что надо всть... и это уже скверно... Убить зввря, хищника... это понятно! Я думаю я самъ могъ-бы убить человвка, который сталь зввремъ для людей. Но убить такого противнаго, жалкаго не понимаю... какъ могла размахнуться рука?..

Хохолъ поднялъ плечи и опустилъ ихъ. Потомъ сказалъ:

- Онъ былъ вреденъ не меньше звѣря...
- Я знаю.
- Комаръ выпьетъ немножко нашей крови мы бъемъ! — тихо добавилъ хохолъ.
  - Ну, да... Я не про то... Я говорю противно!
- Что подвлаеть? отозвался Андрей, снова пожимая плечами.
- Ты могъ бы убить такого? задумчиво спросиль Павелъ послъ долгаго молчанья.

Хохолъ посмотрѣлъ на него своими круглыми глазами, мелькомъ взглянулъ на мать и съ грустью, но твердо отвѣтилъ:

- За себя никого не трону! За товарищей, за дёло — я все могу! И убыю. Хоть сына...
  - Ой, Андрюша! тихо воскликнула мать.

Онъ улыбнулся ей и сказаль:

- Нельзя иначе! Такая жизнь!..
- Да-а!.. медленно протянулъ Павелъ. Такая жизнь...

Внезапно возбужденный, повинуясь какому-то толчку изнутри, Андрей всталъ, взмахнулъ руками и заговорилъ:

— Что вы сдёлаете? приходится ненавидёть человёка, чтобы скорее наступало время, когда можно будеть только любоваться людьми. Нужно уничтожить того, кто мешаеть

ходу жизни, кто продаеть людей за деньги, чтобы купить на нихъ покой или почеть себъ. Если на пути честныхъ стоить Іуда, ждеть ихъ предать — я буду самъ Іуда, когда не уничтожу его!.. Грѣшно? Я не имъю права? А они, эти хозяева наши, они имъють право держать солдать и палачей, публичные дома и тюрьмы, каторгу и все это, поганое, что охраняеть ихъ покой, ихъ ують?.. Порой мив приходится брать въ руки ихъ налку... чтожъ делать? Я возьму, не откажусь. Они насъ убивають десятками и сотнями... это даеть мив право поднять руку и опустить ее на одну изъ вражьихъ головъ... на врага, который ближе другихъ подошель ко мив и вредиве другихь для двла моей жизни. Такая логика. Противъ нея я и иду, ее я и не хочу. Я знаю, ихъ кровью ничего не создается, она не плодотворна, ихъ кровь!.. Хорошо растеть правда, когда наша кровь кропить землю частымъ дождемъ, а ихъ, гнилая, пропадаетъ безъ следа, я это знаю! Но я приму грехъ на себя, убью, если увижу — надо! Я вёдь только за себя говорю... Мой грёхъ со мной умреть, онъ не ляжеть пятномъ на будущее, никого не замараетъ онъ, кромъ меня... никого!

Онъ ходилъ по комнать, взмахивая рукой передъ своимъ лицомъ и какъ-бы рубилъ что-то въ воздухъ, отсъкалъ отъ самаго себя. Мать смотръла на него съ грустью и тревогой, она чувствовала, что въ немъ надломилось что-то и больно ему. Темныя, опасныя мысли объ убійствъ оставили ее — если убилъ не Въсовщиковъ, никто изъ товарищей Павла не могъ сдълать этого, думала она. Павелъ опустивъ голову слушалъ хохла, а тотъ настойчиво и сильно говорилъ:

— По дорогѣ впередъ и противъ самаго себя идти приходится. Надо умѣть все отдать, все сердце... Жизнь отдать. умереть за дѣло — это просто! Отдай — больше и то, что тебѣ дороже твоей жизни—отдай... тогда сильно возростеть и самое дорогое твое, правда твоя!..

Онъ остановился среди комнаты и поблѣднѣвшій, полузакрывъ глаза, торжественно обѣщая, проговорилъ, поднявъ руку. — Я знаю, будеть время, когда люди стануть любоваться другь другомь, когда каждый будеть, какъ звёзда передъ другимъ. Будутъ ходить по землё люди вольные, люди великіе свободой своей, всё пойдуть съ открытыми сердцами, и сердце каждаго чисто будеть отъ зависти и поэтому беззлобны будутъ всё...

Онъ помолчалъ, выпрямился, и сказалъ гулко, всею грудью:

— Ради этой будущей жизни — я на все пойду...

Его лицо вздрогнуло, а изъ глазъ текли слезы одна за другой, крупныя и тяжелыя.

Павелъ поднялъ голову и смотрѣлъ на него блѣдный, широко раскрывъ глаза, мать привстала со стула, чувствуя какъ растетъ, надвигается на нее темная тревога.

— Что съ тобой, Андрей? — тихо спросилъ Павелъ. Хохолъ тряхнулъ головой, вытянулся какъ струна и сказалъ, глядя на мать:

— Я видель... Знаю...

Она встала и быстро подошла къ нему вся вздрагивая, схватила руки его — онъ пробовалъ выдернуть правую, но она цёпко держалась за нее и шептала горячимъ шопотомъ:

- Голубчикъ мой, тише! Родной мой... ничего это... это ничего, Паша!
- Подождите! глухо бормоталъ хохолъ. Я скажу вамъ, какъ оно было...
- Не надо! шептала она, со слезами глядя на него. — Не надо, Андрюша...

Павелъ медленно подошелъ, глядя на товарища влажными глазами. Былъ онъ блёденъ и, усмёхаясь, сказалъ негромко, медленно:

- Мать боится, что это ты...
- Я не боюсь... Не върю! Видъла-бы не повърила!
- Подождите! говорилъ хохолъ не глядя на нихъ, мотая головой и все освобождая руку. Это не я...
  - Оставь Андрей! сказаль Павель.

Одной рукой сжимая его руку, онъ положилъ другую на плечо хохла, какъ-бы желая остановить дрожь въ его высокомъ тѣлѣ. Хохолъ наклонилъ къ нимъ голову и тихо, прерывисто заговорилъ:

— Я не хотълъ этого, ты въдь знаешь, Павелъ. Случилось такъ: когда ты ушелъ впередъ, а я остановился на углу съ Драгуновымъ — Исай вышелъ изъ-за угла... сталъ на сторонъ... смотритъ на насъ, усмъхается... Драгуновъ сказалъ — видишь? Это онъ за мной слъдитъ, всю ночь... Я изобью его. И ушелъ... я думалъ — домой... А Исай подошелъ ко мнъ...

Хохолъ вздохнулъ.

 Никто меня не обижаль такъ скверно, какъ онъ, собака.

Мать, молча, тянула его за руку къ столу и, наконецъ, ей удалось посадить Андрея на стулъ. А сама она свла рядомъ съ нимъ плечо къ плечу. Павелъ-же стоялъ передъ нимъ, угрюмо пощипывая бороду.

— Онъ говорилъ мнѣ, что всѣхъ насъ знають, всѣ мы у жандармовъ на счету и что выловять всѣхъ передъ Маемъ. Я не отвѣчалъ, смѣялся, а сердце закипало. Онъ сталъ говорить, что я умный парень и не надо мнѣ идтитакимъ путемъ, а лучше...

Онъ остановился, отеръ лицо лѣвой рукой, глаза его сухо сверкнули.

- Я понимаю! сказалъ Павелъ.
- Да. Лучше, говорить, поступить на службу закона, а?

Хохолъ взмахнулъ рукой и потрясъ сжатымъ кулакомъ.

— Закона... проклятая его душа! — сквозь зубы сказаль онь. — Лучше-бы по щекъ меня удариль... легче было-бы мнъ... и ему, можеть быть. Но такъ, когда онъ плюнуль въ сердце мнъ вонючей слюной своей, я не стерпъль.

Андрей судорожно выдергивалъ свою руку изъ руки Павла и глуше, съ отвращеніемъ говорилъ:

— Я ударилъ его по щекъ и пошелъ... Слышу — сзади Драгуновъ тихо такъ говоритъ — попался? Онъ стоялъ за угломъ, должно быть...

Помолчавъ, хохолъ сказалъ:

— Я не обернулся... хотя чувствоваль... понималь возможность... слышаль ударь... такой тяжелый... сильный... Иду себв... спокойно, какъ будто жабу пнуль ногой... Всталь на работу, кричать — Исая убили! Не вврилось... Но рука заныла... и неловко мнв владвть ею... не больно, но, какъ будто, короче стала она...

Онъ искоса взглянулъ на руку и сказалъ:

- Всю жизнь, навѣрно, не смою я теперь поганаго пятна этого...
- Было-бы сердце твое чисто... голубчикъ мой! тихо сказала мать.
- Я не виню себя... нѣть! твердо сказалъ хохолъ. Но противно-же мнѣ это! Такая грязь внутри... въ груди нехорошо! Лишнее это для меня.
- Что ты думаеть дѣлать? подозрительно взглянувъ на него спросилъ Павелъ.
- Что? хохоль задумался, опустивъ голову и поднявъ ее, съ усмёшкой молвилъ:
- Сказать, что я его первый ударилъ... я не боюсь, конечно.
- Я плохо понимаю тебя! сказалъ Павелъ, пожавъ плечами. — Очень уже чувствительно.
- Брать, это быль, всетаки, человъкъ... знать, что убивають и не помъщать...

Павелъ твердо сказалъ:

— Я этого совствить не понимаю...

И подумавъ прибавилъ:

— То есть понять могу, но почувствовать — нѣть. Запѣлъ гудокъ. Хохолъ склонилъ голову на бокъ, прослушалъ этотъ властный ревъ и встряхнувшись сказалъ:

- Не пойду работать...
- Я тоже... отозвался Павелъ.

— Пойду въ баню! — усмъхаясь проговорилъ хохолъ и быстро, молча собравшись, ушелъ, угрюмый.

Мать, проводивъ его состарадательнымъ взглядомъ, сказала сыну:

— Какъ хочешь, Паша... Знаю — грѣшно убить человѣка... Жалко Исая, такой онъ гвоздикъ маленькій... поглядѣла я на него, вспомнила, какъ онъ грозился повѣсить тебя... и ни злобы къ нему, ни радости, что померъ онъ... а такъ, просто жалко стало... А теперь даже и не жалко...

Она замолчала, подумала и удивленно улыбаясь заметила:

— Господи Іисусе... слышишь, Паша, что говорю я?.. Павель, должно быть, не слышаль. Медленно расхаживая по комнать опустивь голову, онъ вдумчиво и хмуро сказаль:

— Вотъ она жизнь, мама! Видишь, какъ поставлены люди другъ противъ друга? Не хочешь, а — бей! И кого? Такого-же безправнаго человѣка... онъ еще несчастнѣе тебя, потому что — глупъ... Полиція, жандармы, шпіоны — все это наши враги... а всѣ они такіе же люди, какъ мы, также сосутъ изъ нихъ кровь и также не считають ихъ за людей. Все — такъ-же! А вотъ поставили людей однихъ противъ другихъ, ослѣпили глупостью и страхомъ, всѣхъ связали по рукамъ и ногамъ, стиснули и сосутъ ихъ, давятъ и бьютъ однихъ другими. Обратили людей въ ружья, въ палки, въ камни и говорятъ — это культура! Это государство!..

Онъ подошелъ ближе къ матери.

— Это — преступленіе, мать! Гнуснвищее убійство милліоновь людей... убійство душъ... Понимаешь — душу убивають. Видишь разницу между нами и ими — удариль человвкъ и ему противно, стыдно, больно... Противно, воть главное! А тв — убивають тысячами спокойно, безъ жалости, безъ содраганія сердца, съ удовольствіемъ убивають, съ радостью! И только для того давять на смерть всвхъ и все, чтобы сохранить дерево домовъ и мебели своей, се-

ребро, волото, ничтожныя бумажки, всю эту жалкую дрянь, которая даеть имъ власть надъ людьми. Подумай — не себя оберегають люди, защищаясь убійствомъ народа, искажая души людей, не ради себя дѣлають это, а ради имущества своего... Не изнутри берегуть себя, а извнѣ...

Онъ взялъ руки ея, наклонился и встряхивая ихъ сказалъ:

— Если-бы ты почувствовала всю эту мерзость и позорную гниль — ты поняла-бы нашу правду... увидала-бы какъ она велика и свётла!..

Мать поднялась взволнованная, полная желанія слить свое сердце съ сердцемъ сына въ одинъ огонь.

— Подожди, Паша... подожди! — задыхаясь пробормотала она. — Я — человѣкъ! Я — чувствую... ты — подожди!..

### XXV.

Въ свияхъ кто-то громко завозился. Они оба, вздрогнувъ, взглянули другъ на друга.

Дверь отворилась медленно и въ нее грузно вошелъ Рыбинъ.

— Вотъ! — поднявъ голову и улыбаясь, сказалъ онъ. — Нашего Фому тянеть ко всему — ко хлъбу и къ вину, кланяйтесь ему!..

Онъ былъ одъть въ полушубокъ, весь залитый дегтемъ, въ лапти, за поясомъ у него торчали черныя рукавицы и мохнатая шапка на головъ.

— Здоровы-ли? Выпустили тебя, Павелъ? Такъ. Каково живешь, Ниловна? — Онъ широко улыбался, показывая свои бѣлые зубы, голосъ его звучалъ мягче, чѣмъ раньше и лицо еще гуще заросло бородой.

Мать обрадовалась, подошла къ нему, жала его большую, черную руку и, вдыхая здоровый, крѣпкій запахъ дегтя, говорила:

— Ахъ, ты... ну, я рада! Ну, что? Павелъ улыбался, разглядывая Рыбина. — Хорошъ мужичекъ!..

Медленно раздѣваясь, Рыбинъ говорилъ.

— Да, опять мужикомъ задёлался... вы въ господа помаленьку выходите, а я — назадъ обращаюсь... вотъ!

Одергивая пестрядиную рубаху, онъ прошель въ комнату, окинулъ ее внимательнымъ взглядомъ и заявилъ:

— Имущества не прибавилось у васъ, видать, а книжекъ больше стало... такъ. Ну, сказывайте, какъ дѣла?

Онъ сѣлъ, широко разставивъ ноги, уперся въ колѣна ладонями и, вопросительно ощупывая Павла темными глазами, довольный, весь какой-то освѣжѣвшій, добродушно улыбаясь ждалъ отвѣта.

- Діла идуть бойко! сказаль Павель.
- Пашемъ да свемъ, хвастать не умвемъ, а урожай соберемъ сваримъ бражку, всвмъ ляжемъ въ лежку такъ? Ну, и хорошо! говорилъ Рыбинъ.
  - Чайку попьешь? спросила мать.
- И чайку выпью и водочки хлебну... повсть дадите, тоже не откажусь. Радъ я увидаться съ вами!
- Какъ вы живете, Михайло Иванычъ? спросилъ Павелъ, садясь противъ него.
- Ничего. Ладно живу. Въ Егильдвевв пріостановился, слыхали Егильдвево? Хорошее село. Двв ярмарки въ году, жителей больше двухъ тысячъ злой народъ! Земли нівть, въ удвлів арендують, плохая землишка. Порядился я въ батраки къ одному міровду тамъ ихъ у насъ, какъ мухъ на мертвомъ тівлів. Деготь гонимъ, уголь жгемъ. Получаю за работу вчетверо меньше, а спину ломаю вдвое больше, чівмъ здівсь... вотъ. Семеро насъ у него, у міровда... ничего, народъ все молодой, всів тамошніе, кромів меня... грамотные все... одинъ парень, Ефимъ, такой ярый, бівда!
- Вы что-же, бесъдуете съ ними? спросилъ Павелъ оживленно.
- Не молчу. У меня съ собой захвачены всѣ здѣшніе листочки — тридцать четыре ихъ. Но я больше Библіей

двйствую, тамъ есть что взять, книга толстая, казелная, синодъ печаталь, ей върить можно.

Онъ подмигнулъ Павлу и, усмъхаясь, продолжалъ:

— Только этого мало. Я къ тебѣ за книжками явился. Мы тутъ вдвоемъ, Ефимъ этотъ со мной... деготь возили, ну, дали крюку, заѣхали вотъ къ тебѣ... Ты меня снабди книжками, покуда Ефимъ не пришелъ... ему лишнее много знать...

Мать смотрела на Рыбина и ей казалось, что вместе съ пиджакомъ онъ сняль съ себя еще что-то. Сталъ мене солиденъ и глаза у него смотрели хитре, не такъ открыто, какъ раньше.

- Мама, сказаль Павель, вы сходите, принесите книгь. Тамъ знають что дать... скажете для деревни.
- Хорошо! сказала мать. Воть самоваръ посиветь — я и схожу.
- И ты по этимъ дѣламъ пошла, Ниловна? усмѣхаясь спросилъ Рыбинъ. — Такъ. Охотниковъ до книжекъ у насъ много тамъ. Учитель пріохочиваетъ... говорятъ, парень хорошій, хотя изъ духовнаго званія. Учителька тоже есть, верстахъ въ семи... Ну, они запрещенной книгой не дѣйствуютъ, народъ казенный, боятся. А мнѣ требуется запрещенная, острая книга... я подъ ихъ руку буду подкладывать... Коли становой или попъ увидятъ, что книгато запрещенная — подумаютъ — это учителя сѣютъ! А я въ сторонкъ, до времени, останусь.

И довольный своей мудростью, онъ весело оскалиль зубы.

— Ишь ты! — подумала мать. — Смотришь медвёдемъ, а живешь лисой...

Павелъ всталъ и, шагая по комнате ровными шагами, укоризненно заговорилъ:

- Книгъ мы вамъ дадимъ... но нехорошо вы собираетесь дъйствовать, Михаилъ Ивановичъ...
- Чѣмъ не хорошо? спросилъ Рыбинъ, широко открывъ глаза.

— За то, что вы дѣлаете, вы сами должны отвѣчать... А ставить дѣло такъ, чтобы за васъ отвѣчали другіе — нехорошо!

Рыбинъ посмотрѣлъ въ полъ, тряхнулъ головой и сказалъ:

- Непонятно говоришь.
- Какъ вы думаете, спросилъ Павелъ, остановясь передъ нимъ, если заподозрятъ учителей въ томъ, что они нелегальныя книги раздаютъ, посадятъ въ острогъ за это?
  - -- Посадятъ... а что? -- спросилъ Рыбинъ.
- Да въдь вы давали книжки, а не они? Вамъ и въ острогъ идти...
- Чудакъ! усмъхнулся Рыбинъ, хлопая рукой по колъну. Кто на меня подумаетъ? Простой мужикъ, а этакимъ дъломъ занимается, развъ это бываетъ? Книга, дъло господское, имъ за нее и отвъчать...

Мать чувствовала, что Павелъ не понимаетъ Рыбина и видъла, что онъ прищурилъ глаза, значитъ, сердится. Она осторожно и мягко сказала:

- Михаилъ Ивановичъ такъ хочетъ, чтобы онъ дѣло дѣлалъ, а на расправу за него другіе шли...
  - Вотъ! сказалъ Рыбинъ, гладя бороду.
- Мама! сухо окликнулъ Павелъ. Если ктонибудь изъ нашихъ, Андрей, примѣрно, сдѣлаетъ чтоинбудь подъ мою руку, а меня въ тюрьму посадятъ — ты что скажещь?

Мать вздрогнула, недоумённо взглянула на сына и сказала, отрицательно качая головой.

- Развъ можно противъ товарища такъ поступить?
- Ага-а! протянулъ Рыбинъ. Понялъ я тебя, Павелъ!

Насмѣшливо подмигнувъ, онъ обратился къ матери.

— Тутъ, мать, дело тонкое.

И снова, поучительно, къ Павлу:

— Зелено ты думаешь, брать. Въ тайномъ деле чести

ивть. Разсуди: первое, въ тюрьму посадять прежде того парня, у котораго книгу найдуть, а не учителей, разъ. Второе, хотя учителя дають и разрёшенную книгу, но суть въ ней та-же что и въ запрещенной, только слова другія, правды меньше, два. Значить, они того-же хотять, что и я, только идуть проселкомъ, а я большой дорогой... но передъ начальствомъ мы одинаково виноваты, върно? А третье, мив, брать, до нихъ двла ивть, — пвшій конному не товарищъ. Противъ мужика я такъ, можетъ, и не захочу сделать. А они — одинъ поповичъ, другая — помещикова дочь, и зачёмъ имъ надо народъ поднять — я не знаю. Ихъ господскія мысли мнв, мужику, не ввдомы. Что самъ я дълаю — я знаю, а чего они хотятъ — это мив неизвъстно. Тысячу лёть люди аккуратно господами были и съ мужика шкуру драли, а вдругъ проснулись и давай мужику глаза протирать... Я, брать, до сказокъ не охотникъ, а это вродъ сказки. Отъ меня всякіе господа далеко... Вдешь зимой полемъ, впереди что-то живое мельтешитъ, а что оно? Волкъ, лиса или просто собака, — я не вижу! Далеко.

Мать взглянула на сына. Лицо у него было грустное. А глаза Рыбина блестёли темнымъ блескомъ, онъ смотрёлъ на Павла самодовольно и, возбужденно расчесывая пальцами бороду, говорилъ:

- Любезничать мнѣ время нѣтъ. Жизнь смотритъ строго, на псарнѣ не въ овчарнѣ, всякая стая по своему лаетъ...
- Есть господа, заговорила мать, вспомнивъ знакомыя лица, которые убивають себя за народъ, всю жизнь въ тюрьмахъ мучаются...
- Имъ и счетъ особый, и почетъ другой! сказаль Рыбинъ. Мужикъ богатветъ, въ баре претъ, баринъ бъднветъ къ мужику идетъ. Поневолъ душа чиста, коли мошна пуста... Помнишь, Павелъ, ты мнъ объяснялъ, что кто какъ живетъ, такъ и думаетъ, и ежели рабочій говоритъ да, хозяинъ долженъ сказать нътъ, а ежели рабочій говоритъ нътъ, такъ хозяинъ, по природъ своей, обя-

зательно кричить — да! Такъ вотъ и у мужика съ бариномъ разныя природы. Коли мужикъ сытъ — баринъ ночь не спитъ. Конечно, во всякомъ званіи есть свой сукинъ сынъ и всёхъ мужиковъ я защищать не согласенъ...

Онъ поднялся на ноги, темный и сильный. Лицо его потускнъло, борода вздрогнула, точно онъ неслышно щелкнуль зубами и продолжалъ пониженнымъ голосомъ:

— Прошлялся я по фабрикамъ пять лѣть, отвыкъ отъ деревни, вотъ. Пришелъ туда, поглядѣлъ, вижу, не могу я такъ жить! Понимаешь? Не могу! Вы тутъ живете — вы голода не знаете... обидъ такихъ не видите... А тамъ — голодъ всю жизнь за человѣкомъ тѣнью ползетъ и нѣтъ надежды на хлѣбъ, нѣту! Голодъ души сожралъ, лики человѣческіе стеръ, и не живутъ люди, а гніютъ въ неизбывной нуждѣ... И кругомъ, какъ воронье, начальство сторожитъ, нѣтъ-ли лишняго куска у тебя?.. Увидитъ, вырветъ, въ харю тебѣ дастъ...

Рыбинъ оглянулся, наклонился къ Павлу, опираясь ру-кой на столъ.

— Мив даже тошно стало, какъ взглянулъ я снова на эту жизнь... Вижу, не могу! Однако, преоборолъ себя, нвтъ, думаю, шалишь, душа! Я здвсь останусь... Я вамъ хлвба не достану, а кашу заварю... я, братъ, заварю ее. Несу въ себв обиду за людей и на людей... Она у меня ножомъ въ сердцв стоитъ, и качается.

У него вспотёлъ лобъ, онъ, медленно надвигаясь на Павла, положилъ ему руку на плечо. Рука вздрагивала.

— Давай помощь мнв! Давай книгъ, да такихъ, чтобы прочитавъ, человъкъ покою себъ не находилъ. Ежа подъ черепъ посадить надо, ежа колючаго. Скажи своимъ городскимъ, которые для васъ пишутъ — для деревни тоже писали бы!

Онъ поднялъ руку и, раздѣльно произнося каждое слово, глухо сказалъ:

— Смертію смерть поправъ — вотъ! Значить — умри, чтобы люди воскресли. И пусть умруть тысячи, чтобы вос-

кресли тымы народа по всей землѣ! Воть. Умереть легко. Воскресли-бы! Поднялись-бы люди!

Мать внесла самоваръ, искося глядя на Рыбина. Его слова, тяжелыя и сильныя, подавляли ее. И было въ немъ что-то напоминавшее ей мужа ея — и тотъ такъ-же оскаливалъ зубы, двигалъ руками, засучивая рукава, и въ томъ жила такая-же нетериъливая злоба, нетериъливая, но нъмая. Этотъ говорилъ. И былъ менъе страшенъ.

— Это надо! — сказаль Павель, тряхнувь головой. — Нужно и для деревни газету... Давайте намъ матеріаль, мы будемъ вамъ печатать газету...

Мать поглядёла на сына, покачала головой и молча одёвшись ушла изъ дома.

— Дѣлай! Все доставимъ. Пишите проще, чтобы даже телята понимали! — выкрикивалъ Рыбинъ.

Въ кухнъ отворилась дверь, кто-то вошелъ.

— Это Ефимъ! — сказалъ Рыбинъ, заглядывая въ кухню. — Иди сюда, Ефимъ! Вотъ — Ефимъ... а этого человъка зовутъ — Павелъ... я тебъ говорилъ про него.

Передъ Павломъ всталъ, держа въ рукахъ шапку и глядя на него исподлобья сърыми глазами, русоволосый, широколицый парень въ короткомъ полушубкъ, стройный и, должно быть, сильный.

- Добраго здоровья! сиповато сказалъ онъ и, пожавъ руку Павла, пригладилъ объими руками прямые волосы. Оглянулъ комнату и тотчасъ-же медленно, точно подкрадываясь, пошелъ къ полкъ съ книгами.
- Увидалъ! сказалъ Рыбинъ, подмигнувъ Павлу. Ефимъ повернулся, взглянулъ на него и сталъ разсматривать книги, говоря:
- Сколько чтенія-то у васъ! А читать, вѣрно, некогда. Въ деревиѣ больше время для этого дѣла...
  - А охоты меньше? спросиль Павель.
- Зачёмъ? И охота есть! отвётилъ парень, потирая подбородокъ. Теперь такое время пришло, что надо думать, а не хочешь ложись да помирай. Помирать на-

роду не хочется, вотъ онъ и началъ пошевеливать мозгой "Геологія" — это про что?

Павелъ объяснилъ.

-- Намъ не требуется! — сказалъ парень, ставя книгу на полку.

Рыбинъ шумно вздохнулъ и замътилъ:

— Мужику не то интересно, откуда земля явилась, а какъ она по рукамъ разошлась, какъ землю изъ подъ ногъ у народа господа выдернули? Стоитъ она или вертится, это не важно — ты ее хоть на веревкъ повъсь, — давала бы ъсть, хоть гвоздемъ къ небу прибей, — кормила-бы людей!..

"Исторія рабства", снова прочиталь Ефимь и спросиль Павла:

- Про насъ?
- Есть и о крѣпостномъ правѣ! сказаль Павелъ, давая ему другую книгу. Ефимъ взялъ ее, повертѣлъ въ рукахъ и, отложивъ въ сторону, спокойно сказалъ:
  - Это прошло!
  - Вы сами имъете надълъ? освъдомился Павелъ.
- Мы? Имѣемъ! Трое насъ братьевъ, а надѣла четыре десятины... все песочекъ мѣдь имъ чистить хорошо, а для хлѣба неспособная земля!..

Помолчавъ, онъ продолжалъ:

- Я отъ земли освободился что она? Кормить не кормить, а руки вяжеть. Четвертый годъ въ батраки хожу. А осенью мнт въ солдаты идти. Дядя Михайло говоритъ не ходи! Теперь, говоритъ, солдатъ посылаютъ народъ бить. А я думаю идти. Войско и при Степант Тимофеевичт Разинт народъ било и при Пугачевт. Пора это прекратить... Какъ по вашему? спросилт онъ, пристально глядя на Павла.
- Пора! съ улыбкой отвѣтилъ тотъ. Только трудно! Надо знать, что говорить солдатамъ и какъ сказать...
  - Поучимся съумъемъ! сказалъ Ефимъ.

- А если начальство на этомъ поймаетъ разстрѣлять можетъ! — закончилъ Павелъ, съ любопытствомъ глядя на Ефима.
- Оно не помилуеть! спокойно согласился парень и снова началъ разсматривать книги.
  - Пей чай, Ефимъ, скоро вхать! замвтилъ Рыбинъ.
    - —Сейчасъ! отозвался парень и снова спросиль:
  - Революція бунть?

Пришелъ Андрей, красный, распаренный и угрюмый. Молча пожалъ руку Ефима, сълъ рядомъ съ Рыбинымъ, и оглянувъ его, усмёхнулся.

- Что не весело смотришь? спросиль Рыбинъ, ударивъ его ладонью по колену.
  - Да такъ... отвътиль хохоль.
- Тоже рабочій? спросиль Ефимъ, кивая головой на Андрея.
  - Тоже! отвётиль Андрей. A что?
- Онъ въ первый разъ фабричныхъ видить! объяснилъ Рыбинъ. Народъ, говоритъ, особенный...
  - Чѣмъ? спросилъ Павелъ.

Ефимъ внимательно осмотрѣлъ Андрея и сказалъ:

- Кость у васъ острая. Мужикъ кругле костью...
- Мужикъ спокойнѣе на ногахъ стоитъ! добавилъ Рыбинъ. Онъ подъ собой землю чувствуеть, хоть и нѣтъ ея у него, но онъ чувствуетъ земля! А фабричный, вродѣ птицы родины нѣтъ, дома нѣтъ, сегодня здѣсь, завтра тамъ! Его и баба къ мѣсту не привязываетъ, чутъ что прощай, милая, въ бокъ тебѣ вилами! И пошелъ искать, гдѣ лучше. А мужикъ вокругъ себя хочетъ сдѣлать лучше, не сходя съ мѣста... Ага, вонъ мать пришла!

И Рыбинъ вышелъ въ кухню. Ефимъ подошелъ къ Павлу и конфузясь спросилъ:

- Можеть, дадите мив книжку какую-нибудь?
- Пожалуйста! охотно отозвался Павелъ.

Глаза парня жадно вспыхнули и онъ быстро заговориль:

— Я ворочу! Наши туть по близости деготь возять, они и привезуть. Воть, спасибо!

Воротился Рыбинъ уже одътый, туго подпоясанный и сказалъ Ефиму:

- Вдемъ, пора!
- Вотъ, почитаю я! воскликнулъ Ефимъ, указывая на книги и широко улыбаясь.

Когда они ушли, Павелъ оживленно воскликнулъ, обращаясь къ Андрею:

- Видълъ чертей?..
- Да-а! медленно протянуль хохоль. Какъ тучи на закать... густыя, темныя, двигаются медленно...
- Михайло-то? воскликнула мать. Будто и не жиль на фабрикѣ, совсѣмъ опять мужикомъ сталъ!.. И какой страшный!
- Жаль, не было тебя! сказалъ Павелъ Андрею, который хмуро смотрёлъ въ свой стаканъ чая, сидя у стола. Вотъ посмотрёлъ бы ты на игру сердца, ты все о сердцё говоришь! Тутъ Рыбинъ такихъ паровъ нагналъ... опрокинулъ меня, задавилъ!.. Я ему и возражать не могъ... Сколько въ немъ недовёрія къ людямъ... и какъ онъ ихъ дешево цёнитъ!.. И, вёрно говоритъ мать, страшную силу несетъ въ себё этотъ человёкъ!..
- Это я видѣлъ! угрюмо сказалъ хохолъ. Отравили людей! Когда они поднимутся они будутъ все опрокидывать подрядъ! Имъ нужно голую землю... и они оголятъ ее, все сорвутъ!

Онъ говорилъ медленно и было видно, что думаеть о другомъ. Мать осторожно дотронулась до него.

- Ты-бы встряхнулся, Андрюша!
- Подождите, ненько, родная моя! тихо и ласково попросиль хохоль.

И вдругъ возбуждаясь, онъ заговорилъ, ударивъ рукой по столу.

- Да, Павелъ, мужикъ обнажить землю себѣ, если онъ встанетъ на ноги! Какъ послѣ чумы онъ все пожгеть, чтобы всѣ слѣды обидъ своихъ пепломъ разсѣять...
- A потомъ, встанетъ намъ на дорогв! тихо замътилъ Павелъ.
- Наше дёло не допустить этого! Наше дёло, Павель, сдержать его! Мы къ нему всёхъ ближе... намъ онъ повёритъ... за нами пойдеть!
- Знаешь, Рыбинъ предлагаеть намъ издавать газету для деревни! сообщилъ Павелъ.
  - И надо!.. Скорве!

Павель усмѣхнулся и сказаль:

- Обидно мив, что я не поспориль съ нимъ! Хохолъ, потирая голову, спокойно замвтиль:
- Еще поспоримъ! Ты себѣ играй на своей сопѣлкъ, у кого ноги веселыя, да въ землю не вросли, тѣ подъ твою
- —мы подъ собой земли не чувствуемъ, да и не должны, потому на насъ и положено раскачать ее... Покачнемъ разъ
   люди оторвутся, покачнемъ два и еще!..

музыку танцовать будуть! Онъ, Рыбинъ, верно сказаль

Мать, усмёхаясь, молвила:

- Для тебя, Андрюша, все просто!
- Ну, да! сказалъ хохолъ. Просто!

И угрюмо прибавиль:

— Какъ жизнь!

Черезъ нѣсколько минутъ онъ сказалъ:

- Я пойду въ поле, похожу...
- —Послѣ бани-то? Вѣтрено, продуетъ тебя! предупредила мать.
  - Вотъ и надо, чтобы продуло! отвътилъ онъ.
- Смотри, простудишься! ласково сказаль Павель.
- Лучше лягь, попробуй уснуть!
  - Нѣть, я пойду!

И одъвшись, молча ушелъ...

— Тяжело ему! — замѣтила мать, вздохнувъ.

- Знаешь что, сказалъ ей Павелъ, хорошо ты сдълала, что послъ этого стала съ нимъ на ты говорить!
  - Она удивленно взглянула на него и подумавъ отвѣтила:
- Да я и не замѣтила, какъ это вышло... это ужъ нечаянно! Онъ для меня такой близкій сталъ... я и не знаю какъ сказать!
- Хорошее у тебя сердце, мама! тихо проговорилъ Павелъ.

Она ушла въ кухню, чтобы не смущать его своими слезами.

Хохоль воротился поздно вечеромъ усталый и тотчасъже легь спать, сказавъ:

- Версть десять пробъжаль я, думаю...
- Помогло? спросилъ Павелъ.
- Не знаю... Не мѣшай, спать буду!

И онъ замолчаль, точно умеръ.

Спустя несколько времени пришель Весовщиковь, оборванный, грязный и недовольный, какъ всегда.

- —Не слыхалъ кто Исайку убилъ? спросилъ онъ Павла, неуклюже шагая по комнатъ.
  - Нътъ! кратко отозвался Павелъ.
- Нашелся человъкъ не побрезговалъ! А я все собирался самъ его задавить. Мое это дъло... самое подходящее мнъ!
- Брось ты, Николай, такія річи! дружелюбно сказаль ему Павель.
- Что это, въ самомъ дѣлѣ! ласково подхватила мать. Сердце мягкое, а самъ рычить... Зачѣмъ это?

Въ эту минуту ей было пріятно видёть Николая и даже его рябое лицо показалось красиве. И было жалко его, какъ никогда...

— Да, не гожусь я ни для чего, кром'в какъ для такихъ д'яловъ! — глухо сказалъ Николай, пожимая плечами. — Думаю, думаю — гд'я мое м'ясто? Н'яту м'яста мн'я! Надо говорить съ людьми, а я — не ум'яю!.. Вижу я все... вс'я

обиды дюдскія чувствую... а сказать не могу! Нёмая душа у меня...

Онъ подошелъ къ Павлу и, опустивъ голову, ковыряя пальцемъ столъ, сказалъ тоскливо и какъ-то по-дѣтски, не похоже на него, жалобно:

— Дайте вы мнѣ какую-нибудь тяжелую работу, братцы! Не могу я такъ, безъ толку жить... Вы всѣ въ дѣлѣ... и вижу я, ростеть оно... а я — въ сторонѣ! Вожу бревна, доски... Развѣ можно для этого жить? Дайте тяжелую работу!

Павель взяль его за руку и потянуль его къ себъ.

— Дадимъ!..

Но изъ-за полога раздался голосъ хохла:

— Я тебя, Николай, выучу набирать буквы, и ты будешь наборщикомъ у насъ, ладно?

Николай пошель къ нему, говоря:

- Научишь, я тебъ за это ножъ подарю...
- Убирайся къ чорту съ ножомъ! крикнулъ хохолъ и вдругъ засмъялся.
- Хороній ножь! настанваль Николай. Павель тоже засм'вялся.

Тогда Въсовщиковъ остановился среди комнаты и спросилъ:

- Это вы надо мной?
- Ну, да! отвътилъ хохолъ, спрыгнувъ съ постели. Вотъ что идемте въ поле, гулять. Ночь лунная, хорошая. Идемъ?
  - Хорошо! сказалъ Павелъ.
- И я пойду! заявиль Николай. Я люблю, хохоль, когда ты смъешься...
- А я когда ты подарки объщаеть! отвътиль хохоль, усмъхаясь.

Когда онъ одъвался въ кухнъ, мать сказала ему ворчиво:

— Теплве одвнься...

А когда они ушли всѣ трое, она, посмотрѣвъ на нихъ въ окно, взглянула на образа и тихо сказала:

— Господи — помоги имъ...

## XXVII.

Дни полетѣли одинъ за другимъ съ быстротой, не позволявшей матери думать о Первомъ Маѣ.

На разсвѣтѣ выль фабричный гудокъ, сынъ и Андрей наскоро пили чай, закусывали и уходили, оставляя ей десятокъ порученій. И цѣлый день она кружилась, какъ бѣлка въ колесѣ, варила обѣдъ, лиловый студень для прокламацій и клей для нихъ, приходили какіе-то люди, совали записки для передачи Павлу и исчезали, заражая ее своимъ возбужденіемъ.

Листки, призывавшім рабочихъ праздновать Первое Мая, каждую ночь наклеивали на заборахъ, они являлись даже на дверяхъ полицейскаго правленія, ихъ каждый день находили на фабрикв. По утрамъ полиція, ругаясь, ходила по слободв, срывая и соскабливая лиловыя бумажки съ заборовъ, а въ обедъ они снова летали на улицв, подкатываясь подъ ноги прохожихъ. Изъ города прислали сыщиковъ, и они, стоя на углахъ, щупали глазами рабочихъ, весело и оживленно проходившихъ съ фабрики на обедъ и обратно. Всемъ нравилось видеть безсиліе полиціи, и даже пожилые рабочіе, усмёхаясь, говорили другъ другу:

# — Что делають, а?

Всюду собирались кучки людей, горячо обсуждая волнующій призывъ. Жизнь вскипала, она въ эту весну для всёхъ была интереснёе, всёмъ несла что-то новое, однимъ — еще причину раздражаться, злобно ругая крамольниковъ, другимъ — смутную тревогу и надежду, а третьимъ — ихъ было меньшинство — острую радость сознанія, что это они являются силой, которая будитъ всёхъ.

Павелъ и Андрей почти не спали по ночамъ, являлись

домой уже передъ гудкомъ оба усталые, охрипшіе, блѣдные. Мать знала, что они устранваютъ собранія въ лѣсу, на болотѣ, ей было извѣстно, что вокругъ слободы по ночамъ рыскаютъ разъѣзды конной полиціи, ползаютъ сыщики, хватая и обыскивая отдѣльныхъ рабочихъ, разгоняя группы и порою арестуя того или другого. Она понимала, что и сына съ Андреемъ могутъ арестовать каждую ночь. Порою ей казалось, что это было-бы лучше для нихъ.

Дѣло объ убійствѣ табельщика странно заглохло. Два дня мѣстная полиція спрашивала людей по этому поводу, и, допросивъ человѣкъ десять, утратила интересъ къ убійству.

Марья Корсунова въ разговорѣ съ матерью сказала ей, отражая въ своихъ словахъ мнѣніе полиціи, съ которою она жила дружно, какъ со всѣми людьми:

— Развѣ тутъ найдешь виноватаго? Въ то утро можетъ сто человѣкъ Исая видѣли и девяносто, коли не больше, могли ему плюху дать... За семь лѣть онъ всѣмъ насолилъ...

Хохоль замѣтно измѣнился. У него осунулось лицо и отяжелѣли вѣки, опустившись на выпуклые глаза, полузакрывая ихъ. Улыбался онъ рѣже, тонкая морщина легла на лицѣ его отъ ноздрей къ угламъ губъ. Онъ сталъ меньше говорить о вещахъ и дѣлахъ обычныхъ, но все чаще вспыхивалъ, впадалъ въ хмѣльной и опьянявшій всѣхъ восторгъ, говоря о будущемъ, о прекрасномъ, свѣтломъ праздникѣ торжества свободы и разума.

Когда дёло о смерти Исая заглохло, онъ сказалъ, брезгливо и печально усмёхаясь:

- Не только народъ, но и тѣ люди, которыми они, какъ собаками, травятъ насъ не дороги имъ... Не Іуду вѣрнаго своего жалѣютъ, а серебренники... только ихъ одни!..
  - И, угрюмо помолчавъ, прибавилъ:
- А мит воть жалко становится того человтва, что больше я думаю о немъ. Не хоттяль я, чтобы убили его, не хоттяль!

- Будеть, Андрей! твердо сказаль Павель. Мать тихо добавила:
  - Толкнули гнилушку разсыпалась!..
- Справедливо, но не утвшаеть! угрюмо отозвался хохоль.

Онъ часто говориль эти слова и въ его устахъ они принимали какой-то особый, всеобнимающій смысль, горькій и такій...

...И вотъ онъ пришелъ, этотъ день — Первое Мая.

Гудокъ заревѣлъ, какъ всегда, требовательно и властно. Мать, не уснувшая ночью ни на минуту, вскочила съ постели, сунула огня въ самоваръ, приготовленный съ вечера, хотѣла, какъ всегда, постучать въ дверь къ сыну и Андрею, но подумавъ, махнула рукой и сѣла подъ окно, приложивъ руку къ лицу такъ, точно у нея болѣли зубы.

По небу, блѣдно-голубому, быстро плыла бѣлая и розовая стая легкихъ облаковъ, точно большія птицы летѣли, испуганныя гулкимъ ревомъ пара. Мать смотрѣла на облака и прислушивалась къ себѣ. Голова у нея была тяжелая, и глаза, воспаленные безсонной ночью, сухи. Странное спокойствіе было въ груди, сердце билось ровно, и думалось ей о простыхъ вещахъ...

— Рано я самоваръ поставила, выкипитъ! Пускай они подольше поспятъ сегодня. Замучились оба...

Въ окно, весело играя, заглядываль юный солнечный лучь, она подставила ему руку и, когда онъ, свётлый, легъ на кожу ея руки, другой рукой она тихо погладила его, улыбаясь задумчиво и ласково... Потомъ встала, сняла трубу съ самовара, стараясь не шумёть, умылась и начала молиться, истово крестясь и безмолвно двигая губами. Лицо у нея свётлёло, а правая бровь то медленно поднималась кверху, то вдругъ опускалась...

Второй гудокъ закричалъ тише, не такъ увъренно, съ дрожью въ звукъ, густомъ и влажномъ. Матери показалось, что сегодня онъ кричитъ дольше, чъмъ всегда.

Въ комнатв раздался гулкій и ясный голосъ хохла.

— Павель! Слышишь?

Кто-то изъ нихъ шлепнулъ босыми ногами о полъ, ктото сладко звинулъ...

- Самоваръ готовъ! крикнула мать.
- Встаемъ отвътилъ Павелъ весело.
- Восходить солнце! говориль хохоль. И облака бъгуть. Это лишнее сегодня, облака...

И вышелъ въ кухню, растрепанный, измятый сномъ, но веселый.

— Доброе утро, ненько! Какъ спали?

Мать подошла къ нему и тихо сказала:

- Ужъ ты, Андрюша, рядомъ съ нимъ иди!
- А конечно-же! прошепталъ хохолъ. Пока мы вмъстъ мы всюду пойдемъ рядомъ... такъ и знайте!
  - Вы что тамъ шепчетесь? спросилъ Павелъ.
  - Мы ничего, Паша!
- Она говорить мив чище умывайся! Дввицы будуть смотреть! ответиль хохоль, выходя въ сени мыться.
- Вставай, поднимайся, рабочій народъ! тихо запълъ Павелъ.

День становился все боле яснымъ, облака уходили выше, гонимыя вётромъ. Мать собирала посуду для чая и покачивая головой думала о томъ, какъ все странно: шутять они оба, улыбаются въ это утро, а въ полдень ждеть ихъ — кто знаеть — что?

Чай пили долго, стараясь сократить ожиданіе. И Павель, какъ всегда, медленно и тщательно разм'вшиваль ложкой сахаръ въ стакан'в, аккуратно посыпаль соль на кусокъ хл'яба, — горбушку, любимую имъ. Хохолъ двигалъ подъ столомъ ногами, — онъ никогда не могъ сразу поставить свои ноги удобно, — и глядя, какъ на потолк'в и стън'в бъгаетъ, отраженный влагой солнечный лучъ, разсказывалъ:

 Когда быль я мальчишкой лёть десяти, то захотёлось мей поймать солнце стаканомъ. Воть взяль я стаканъ, подкрался и — хлопъ по ствив! Руку разрвзалъ себв, и побили меня за это. А какъ побили, я вышелъ на дворъ, увидалъ солнце въ лужв и давай топтать его ногами... Обрызгался весь грязью — меня еще побили... Что мив двлать? Такъ я давай кричать солнцу: "а мив не больно, рыжій чорть, не больно!" И все языкъ ему показывалъ... Это утвшало.

- Почему оно тебѣ рыжимъ казалось? спросилъ Павелъ смѣясь.
- А напротивъ насъ кузнецъ былъ, краснорожій такой и съ рыжей бородой. Веселый и добрый мужикъ. Такъ солнце, по моему, на него было похоже...

Не стериввъ, мать сказала:

- Вы-бы о томъ поговорили, какъ пойдете!
- Все сказано! отвътилъ Павелъ.
- О решенномъ говорить, только путать! мягко заметилъ хохолъ. — Въ случат, если насъ всёхъ заберутъ, ненько, къ вамъ Николай Ивановичъ придетъ и онъ вамъ скажетъ, какъ быть. Онъ во всемъ вамъ поможетъ...
  - Хорошо! вздохнувъ, сказала мать.
- На улицу-бы пойти! мечтательно проговорилъ Павелъ.
- Нѣтъ, лучше дома посиди пока! отозвался Андрей. Зачѣмъ напрасно глаза мозолить полиціи? Ты ей довольно хорошо извѣстенъ!

Прибъжалъ Федя Мазинъ, весь сверкающій, съ красными пятнами на щекахъ. Полный трепета, радости онъ разогналъ скуку ожиданія.

— Началось! — заговориль онъ. — Зашевелился народь!.. Лёзеть на улицу, рожи у всёхь, какъ топоры... У вороть фабрики все время Вёсовщиковь съ Гусевымъ, Васей и Самойловымъ стояли, рёчи говорили... Множество народа вернули домой!.. Идемте, пора! Уже десять часовъ!..

Я пойду! — ръшительно сказалъ Павелъ.

- Воть увидите об'вщаль Федя посл'в об'вда' встанеть вся фабрика!
  - И онъ убѣжалъ.
- Горить, какъ восковая свѣчечка на вѣтру! проводила его мать тихими словами, встала и вышла на кухню, начала одѣваться.
  - Куда вы, ненько?
  - Съ вами! сказала она.

Андрей взглянуль на Павла, дергая себя за усы. Павель быстрымь жестомь поправиль волосы на головѣ и вышель къ ней.

- Я тебѣ, мама, ничего не скажу... и ты мнѣ ничего не говори! Ладно, родная?
- Ладно, ладно... Христосъ съ вами! пробормотала она.

### XXVIII.

Когда она вышла на улицу и услыхала въ воздухѣ праздничный гулъ людскихъ голосовъ, гулъ тревожный и ожидающій, когда увидала вездѣ въ окнахъ домовъ и у вороть группы людей, провожавшіе ея сына и Андрея любопытными взглядами — въ глазахъ у нея встало туманное пятно и заколыхалось, мѣняя цвѣта, то прозрачно зеленое, то мутно сѣрое.

Съ ними здоровались, и въ привѣтствіяхъ было что-то особенное. Слухъ ея ловилъ отрывистыя, негромкія замѣчанія.

- Вотъ они, воеводы...
- Намъ неизвѣсто, кто воевода...
- Да вѣдь я ничего худого не говорю

Въ другомъ мѣстѣ на дворѣ кто-то кричалъ раздраженно:

- Переловить ихъ полиція... они и пропадуть!..
- Ловила!

Воющій голосъ женщины испуганно прыгалъ изъ окна на улицу.

— Опомнись! Что ты, холостой, что-ли? Они холостые — имъ все равно...

Когда проходили мимо дома безногаго Зосимова, который получаль съ фабрики за свое увъчье ежемъсячное пособіе, онъ, высунувъ голову изъ окна, закричаль:

— Пашка! Свернутъ тебѣ голову, подлецу, за твои дѣла, дождешься!

Мать вздрогнула, остановилась. Этотъ крикъ вызваль въ ней острое чувство злобы. Она взглянула въ опухшее, толстое лицо калѣки, онъ спряталъ голову, ругаясь. Тогда она, ускоривъ шагъ, догнала сына и, стараясь не отставать отъ него, пошла слѣдомъ.

Онъ и Андрей, казалось, не замѣчали ничего, не слышали возгласовъ, которые провожали ихъ. Шли спокойно, не торопясь и громко говорили о простыхъ вещахъ. Вотъ ихъ остановилъ Мироновъ, пожилой и скромный человѣкъ, всѣми уважаемый за свою трезвую, чистую жизнь.

- Тоже не работаете, Данило Ивановичъ? спросилъ Павелъ.
- У меня жена на сносяхъ... ну, и день такой... безпокойный! — объяснилъ Мироновъ, пристально разглядывая товарищей и негромко спросилъ:
- Вы, ребята, говорять, скандаль директору хотите дѣлать, стекла бить ему?
  - Развѣ мы пьяные? воскликнулъ Павелъ.
- Мы просто пройдемъ по улицѣ съ флагами и пѣсни будемъ пѣть! сказалъ хохолъ. Вотъ послушайте наши пѣсни въ нихъ наша вѣра!
- Вёру вашу я знаю! задумчиво сказаль Мироновь. Бумаги ваши читаль... Ба, Ниловна! воскликнуль онь, улыбаясь матери умными глазами. И ты бунтовать пошла?
- Надо хоть передъ смертью рядомъ съ правдой погулять!
  - Ишь ты! сказалъ Мироновъ. Видно върно про

тебя говорять, что ты на фабрику запрещенныя книжки носила!

- Кто это говорить? спросиль Павель.
- Да ужъ говорять! Ну, прощайте... держитесь солиднъе!..

Мать тихо смёялась, ей было пріятно, что про нее такъ говорять. Павель сказаль ей, усмёхаясь:

- Будешь ты въ тюрьмѣ, мама!
- Не откажусь! молвила она.

Солнце поднималось все выше, вливая свое тепло въ бодрую свѣжесть вешняго дня. Облака плыли медленнѣе, тѣни ихъ стали тоньше, прозрачнѣе... Они мягко ползли по улицѣ и по крышамъ домовъ, окутывая людей и точно чистили слободу, стирая грязь и пыль со стѣнъ и крышъ, скуку съ лицъ. Становилось веселѣе, голоса звучали громче, заглушая дальній шумъ возни машинъ и вздохи фабрики.

Снова въ уши матери отовсюду, изъ оконъ, со дворовъ ползли и летвли слова тревожныя и злыя, вдумчивыя и веселыя. Но теперь ей хотвлось возражать, благодарить, объяснить, хотвлось вмѣшаться въ странно пеструю жизнь этого дня.

За угломъ улицы, въ узкомъ переулкъ собралась толпа, человъкъ во сто, и въ глубинъ ея раздавался голосъ Въ-совщикова.

- Изъ насъ жмутъ кровь, какъ сокъ изъ клюквы! падали на головы людей неуклюжія слова.
- Вѣрно! отвѣтило нѣсколько голосовъ сразу гулкимъ звукомъ.
- Старается хлопець! сказалъ хохолъ. A ну, пойду, помогу ему!..

Онъ изогнулся и, прежде чёмъ Павелъ успёль остановить его, ввернуль въ толпу, какъ штопоръ въ пробку, свое длинное, гибкое тёло. Раздался его пёвучій голосъ.

—Товарищи! Говорять, на землѣ разные народы живуть — евреи и нѣмцы, англичане и татары. А я — въ

это не вѣрю! Есть только два народа, два племени непримиримыхъ — богатые и бѣдные! Люди разно одѣваются и разно говорять, а поглядите, какъ богатые французы, нѣмцы, англичане обращаются съ рабочимъ народомъ, такъ и увидите, что всѣ они для рабочаго — башибузики, кость, нмъ въ горло!

Въ толив засмвялись.

—А съ другого бока взглянемъ, такъ увидимъ, что и французъ рабочій, и татаринъ, и турокъ, такой-же собачьей жизнью живутъ, какъ и мы, русскій рабочій народъ!

Съ улицы все больше подходило народа, и одинъ за другимъ люди молча, вытягивая шеи, поднимаясь на носки, втискивались въ переулокъ.

Андрей подняль голось выше.

- Заграницей рабочіе уже поняли эту простую истину и сегодня, въ свътлый день Перваго Мая...
  - Полиція! крикнуль кто-то.

Съ улицы въ проулокъ прямо на людей вхали, помахивая плетками, четверо конныхъ полицейскихъ и кричали:

- Разойдись!
- Какіе туть разговоры?
- Который говорить?

Люди хмурились, неохотно уступая дорогу лошадямъ. Нъкоторые влъзали на заборы. Зазвучали насмъшки.

— Посадили свиней на лошадей, а они хрюкають — воть и мы воеводы! — кричаль чей-то звонкій, задорный голось.

Хохолъ остался одинъ посрединѣ проулка, на него, мотая головами, наступали двѣ лошади. Онъ подался въ сторону, и въ то же время мать схвативъ его за руку, потащила за собой, ворча:

- Об'вщалъ вм'вст'в съ Пашей, а самъ л'взеть на рожонъ одинъ!
- Виноватъ! сказалъ хохолъ, улыбаясь Павлу. Ухъ, сколько этой полиціи на земль!
  - Ладно! ворчала мать.

Ею овладѣла тревожная, разламывающая усталость, она поднималась изнутри и кружила голову, странно чередуя въ сердцѣ печаль и радость. Хотѣлось, чтобы скорѣй закричаль обѣденный гудокъ.

Вышли на площадь, среди которой стояла церковь. Вокругъ нея, въ церковной оградъ густо стоялъ и сидълъ
народъ, здъсь было сотенъ пять веселой молодежи, озабоченныхъ женщинъ и ребятишекъ. Толпа колыхалась, люди
безпокойно поднимали головы кверху и заглядывали вдаль,
во всъ стороны, нетерпъливо ожидая. Чувствовалось что-то
повышенное, нъкоторые смотръли растерянно, другіе вели
себя съ показнымъ удальствомъ. Тихо звучали подавленные голоса женщинъ, мужчины съ досадой отвертывались
отъ нихъ, порою раздавалось негромкое ругательство. Ръшенное и ръшившееся сталкивалось съ недоумъвающимъ
и боязливымъ. Глухой шумъ враждебнаго тренія обнималъ
пеструю толиу.

- Митенька! тихо дрожалъ женскій голосъ. Пожальй себя!..
  - Отстань! прозв'внило въ отв'ять.

А степенный голосъ Сизова говорилъ спокойно, убъдительно:

— Нѣтъ, намъ молодыхъ бросать не надо! Они стали разумнъе насъ, они живутъ смълъе! Кто болотную копътъ ку отстоялъ? Они! Это нужно помнитъ. Ихъ за это по тюрьмамъ таскали... а выиграли отъ того всъ!..

Заревѣлъ гудокъ, поглотивъ своимъ чернымъ звукомъ людской говоръ. Толпа дрогнула, сидѣвшіе встали, на минуту все замерло, насторожилось, и много лицъ поблѣднѣло.

- Товарищи! раздался голосъ Павла, звучный и крѣпкій. Сухой, горячій туманъ ожегъ глаза матери, и она однимъ движеніемъ вдругъ окрѣпшаго тѣла, встала взади сына. Всѣ обернулись къ Павлу, окружая его, точно крупинки желѣза кусокъ магнита.
  - Братья! Воть пришель часъ нашего отреченія оть

этой жизни, полной жадности, злобы и тьмы, отъ этой жизни насилія надъ людьми, отъ жизни, въ которой нѣтъ намъ мѣста, гдѣ мы — не люди!

Онъ замолчалъ, и всё молчали, плотней и гуще сливаясь около него. Мать смотрела въ лицо ему и видела только глаза, гордые и смелые, жгучее...

— Товарищи! Мы рѣшили открыто заявить сегодня, кто мы, мы поднимаемъ сегодня наше знамя, знамя разума, правды, свободы!

Древко, бѣлое и длинное мелькнуло въ воздухѣ, наклонилось, разрѣзало толиу, скрылось въ ней, и черезъ минуту надъ поднятыми кверху лицами людей взметнулось красной птицей широкое полотно знамени рабочаго народа...

Павелъ поднялъ руку кверху — древко покачнулось, тогда десятокъ рукъ схватили бѣлое гладкое дерево, и среди нихъ была рука его матери.

- Да здравствуеть рабочій народь! крикнуль онъ. Сотни голосовъ отозвались ему гулкимъ крикомъ.
- Да здравствуеть соціалдемократическая рабочая партія, наша партія, товарищи, наша духовная родина!

Толна кипѣла, сквозь нее пробивались ко знамени тѣ, кто понялъ его значеніе, рядомъ съ Павломъ становились Мазинъ, Самойловъ, Гусевы, наклонивъ голову расталкивалъ людей Николай, и еще какіе-то незнакомые матери люди, молодые, съ горящими глазами отталкивали ее...

— Да здравствують рабочіе люди всёхъ странъ! — крикнуль Павель. И все увеличиваясь въ силё и въ радости ему отвётило тысячеустое эхо, потрясающимъ душу звукомъ.

Мать схватила руку Николая и еще чью-то, она задыхалась отъ слезъ, но не плакала, у нея дрожали ноги.

По рябому лицу Николая расплылась широкая улыбка, онъ смотрёлъ на знамя и мычалъ что-то, протягивая къ нему руку, а потомъ вдругъ охватилъ мать этой рукой за шею, поцёловалъ ее и засмёялся.

— Товарищи! — запѣлъ хохолъ, покрывая своимъ мягкимъ голосомъ гулъ толны. Мы пошли теперь крестнымъ ходомъ во имя Бога новаго, Бога свѣта и правды, Бога разума и добра! Крестнымъ ходомъ мы идемъ, товарищи, долгимъ, труднымъ путемъ для человѣка. Далеко отъ насъ наша цѣль, терновые вѣнцы — близко! Кто не вѣритъ въ силу правды, въ комъ нѣтъ смѣлости до смерти стоять за нее, кто не вѣритъ въ себя и боится страданій — отходи отъ насъ въ сторону! Мы зовемъ за собой тѣхъ, кто вѣруетъ въ побѣду нашу; тѣ, которымъ не видна наша цѣль — пустъ не идутъ съ нами, такихъ ждетъ только горе. Въ ряды, товарищи! Да здравствуетъ праздникъ свободныхъ людей!

Толпа слилась плотневе. Павелъ махнуль знаменемъ, оно распласталось въ воздухе и поплыло впередъ, озаренное солнцемъ, красно и широко улыбаясь...

"Отречемся отъ стараго міра..."

раздался звонкій голосъ Феди Мазина, и десятки голосовъ подхватилъ:

"Отряхнемъ его прахъ съ нашихъ ногъ!.."

Мать съ горячей улыбкой на губахъ шла свади Мазина и черезъ голову его смотрѣла на сына и на знамя. Вокругъ нея мелькали радостныя лица, разноцвѣтные глаза — впереди всѣхъ шелъ ея сынъ и Андрей. Она слышала ихъ голоса — мягкій и влажный голосъ Андрея дружно сливался въ одинъ звукъ съ голосомъ сына ея, густымъ и басовитымъ.

"Вставай, подымайся, рабочій народъ, Вставай на борьбу, людъ голодный..."

И народъ бѣжалъ встрѣчу красному знамени, онъ что-то кричалъ, сливался съ толпой и шелъ съ нею обратпо, и крики его гасли въ звукахъ пѣсни, — той пѣсли, которую дома пѣли тише другихъ, — на улицѣ она текла ровно, прямо, со страшной силой. Въ ней звучало желѣзное мужество, и, призывая людей въ далекую дорогу къ будущему, она честно говорила о тяжестяхъ пути. Въ ея большомъ спокойномъ пламени плавился темный шлакъ пережитаго, тяжелый комъ привычныхъ чувствъ и сгорала въ пепелъ проклятая боязнь новаго...

"Мы пойдемъ къ нашимъ страждущимъ братьямъ..."

Лилась пъсня, обнимая людей.

Чье-то лицо, испуганное и радостное, качалось рядомъ съ матерью, и дрожащій голосъ всхлинывая восклицаль:

— Митя! Куда ты?

Мать, не останавливаясь, заговорила:

- Пусть идеть... вы не безпокойтесь. Я тоже очень боялась... мой впереди всёхъ. Который несеть знамя это мой сынъ!
  - Разбойники! Куда вы? Солдаты тамъ!

И вдругъ схвативъ руку матери костлявой рукой, женщина, высокая и худая, воскликнула:

- Милая вы моя... поють-то какъ... И Митя поеть...
- Вы не безпокойтесь! бормотала мать. Это святое дёло... Вы подумайте вёдь и Христа не былобы, если-бы Его ради люди не погибали.

Эта мысль вдругъ вспыхнула въ ея головѣ и поразила ее своей ясной простой правдой. Она взглянула въ лицо женщины, крѣпко державшей ея руку и повторила, удивленно улыбаясь:

— Не было-бы Христа-то, если-бы люди не погибли Его, Господа, ради!

Рядомъ съ нею явился Сизовъ. Онъ снялъ шапку, махаль ею въ тактъ пъснъ и говорилъ:

— Открыто пошли, мать, а? Пѣсню придумали... Какая пѣсня, мать, а? "Царю нужны для войска солдаты, Отдавайте ему сыновей..."

— Ничего не боятся! — говорилъ Сизовъ. — А мой сыновъ въ могилъ... задавила его фабрика... да!

Сердце матери забилось слишкомъ сильно и она начала отставать. Ее быстро оттолкнули въ сторону, притиснули къ забору, и мимо нея колыхаясь потекла густая волна людей. Она видъла — ихъ было много и это радовало ее.

# "Вставай, подымайся, рабочій народъ!"

Казалось, въ воздухѣ поеть огромная, мѣдная труба, поеть и будить людей, вызывая неясную радость, предчувствіе чего-то новаго, жгучее любопытство, возбуждая смутный трепеть надеждь, открывая выходъ ѣдкому потоку годами накопленной злобы. Всѣ заглядывали впередь, гдѣ качалось и рѣяло въ воздухѣ красное знамя.

— Хоромъ пошли! — ревёль чей-то восторженный голосъ. — Славно, ребята!

И, видимо, чувствуя что-то большое, чего не могъ выразить обычными словами, человъкъ ругался кръпкой руганью. Но и злоба, темная, слъпая злоба раба, горячо лилась сквозь зубы его, шипъла змъей. извиваясь въ злыхъ словахъ, встревоженная свътомъ, упавшимъ на пее.

— Еретики! — грозя кулакомъ изъ окна кричалъ ктото надорваннымъ голосомъ.

И назойливо лѣзъ въ уши матери чей-то сверлящій визгъ:

— Противъ Государь-Императора, противъ Его Величества-Царя? Бунтовать?

Мимо матери мелькали смятенныя лица, подпрыгивая пробъгали мужчины, женщины, лился народъ темной лавой, влекомой этой пъсней, которая напоромъ звуковъ, казалось, опрокидывала передъ собой все, расчищая дорогу. И въ груди матери властно росло желаніе закричать людямъ:

- Родные!

Глядя на красное знамя вдали, она — не видя — видъла лице сына, его бронзовый лобъ и глаза, горъвшіе яркимъ огнемъ въры.

Но воть она въ хвоств толпы, среди людей, которые шли не торопясь, равнодушно заглядывая впередъ, съ холоднымъ любопытствомъ зрителей, которымъ заранве извъстенъ конецъ зрълища. Шли и говорили негромко, увъренно.

- Одна рота у школы стоить, а другая у фабрики...
- Губернаторъ прівхаль...
- Вѣрно?
- Самъ видёлъ... пріёхалъ...

Кто-то радостно выругался и сказаль:

- Всетаки бояться стали нашего брата!.. И войско, и губернаторъ.
  - Родные! билось въ груди матери.

Но слова вокругъ нея звучали мертво и холодно. Она ускорила шагъ, чтобы уйти отъ этихъ людей и ей легко было обогнать ихъ медленный, лёнивый ходъ.

И вдругъ голова толпы точно ударилась объ что-то, тъло ея, не останавливаясь, покачнулось назадъ съ тревожнымъ тихимъ гуломъ. Пъсня тоже вздрогнула, потомъ полилась быстръе, громче. И снова густая волна звуковъ опустилась, поползла назадъ. Голоса выпадали изъ хора одинъ за другимъ, раздаавлись отдъльные возгласы, старавшеся поднять пъсню на прежнюю высоту, толкнуть ее впередъ:

"Вставай, подымайся, рабочій народъї Иди на врага, людъ голодный!.."

Но не было въ этомъ зовѣ общей, слитной увѣренности, и уже трепетала въ немъ тревога.

Не видя ничего, не зная что случилось впереди, но догадываясь, мать расталкивала толпу, быстро подвигаясь впередъ, а навстръчу ей задомъ пятились люди, одни — наклонивъ головы и нахмуривъ брови, другіе конфузливо улыбаясь, третьи насмъшливо свистя. Она тоскливо осматривала ихъ лица, ея глаза молча спрашивали, просили, звали...

— Товарищи! — раздался голосъ Павла. — Солдаты такіе-же люди, какъ мы. Они не будуть бить насъ. За что бить? За то, что мы несемъ правду, нужную всёмъ? Вёдь эта наша правда и для нихъ нужна... Пока они не понимають этого, но уже близко время, когда они встануть рядомъ съ нами, когда они пойдутъ не подъ знаменемъ грабежей и убійствъ, которые лгуны и звёри велять имъ звать знаменами славы и чести, а пойдутъ подъ вашимъ знаменемъ свободы и добра. И для того, чтобы они поняли нашу правду скорёе, мы должны идти впередъ. Впередъ, товарищи! Всегда — впередъ!

Голосъ Павла звучалъ твердо, слова звенвли въ воздухв четко и ясно, но толна разваливалась, люди одинъ за другимъ отходили вправо и влево къ домамъ, прислонялись къ заборамъ. Теперь толна имела форму клина, а остріемъ ея былъ Павелъ, и надъ его головой красно горвло знамя рабочаго народа. И еще толна походила на черную птицу — широко раскинувъ свои крылья, она насторожилась, готовая подняться и лететь, а Павелъ былъ ея клювомъ...

# XXIX.

Въ концѣ улицы, видѣла мать, закрывая выходъ на площадь, стояла низкая, сѣрая стѣна однообразныхъ людей безъ лицъ. Надъ плечомъ у каждаго изъ нихъ холодно и тонко блестѣли острыя полоски штыковъ. И отъ всей этой стѣны, молчаливой, неподвижной, на рабочихъ

вѣяло холодомъ, онъ упирался въ грудь матери и проникалъ ей въ сердце.

Она втиснулась въ толпу, туда, гдѣ знакомые ей люди, стоявшіе впереди у знамени, сливались съ незнакомыми, какъ-бы опираясь на нихъ. Она плотно прижалась бокомъ къ высокому бритому человѣку, онъ былъ кривой и, чтобы посмотрѣть на нее, круто повернулъ голову.

- Ты что?.. Ты чья?.. спросиль онъ.
- Мать Павла Власова! отвѣтила она, чувствуя, что у нея дрожить подъ колѣнами и нижняя губа невольно опускается.
  - Ага! сказалъ кривой.
- Товарищи! говорилъ Павелъ. Всю жизнь впередъ намъ нътъ иной дороги!

Стало тихо, чутко. Знамя поднялось, качнулось и, задумчиво рѣя надъ головами людей, плавно двинулось къ сѣрой стѣнѣ солдатъ. Мать вздрогнула, закрыла глаза и ахнула — Павелъ, Андрей, Самойловъ и Мазинъ только четверо оторвались отъ толпы.

Но въ воздухѣ медленно задрожалъ свѣтлый голосъ Фели Мазина:

- Вы жертвою пали..." запѣлъ онъ.
- "Въ борьбъ... роковой..." двумя тяжелыми вздохами отозвались густые, пониженные голоса. Люди шагнули впередъ, дробно ударивъ ногами землю. И потекла новая пъсня, ръшительная и ръшившаяся.
- "Мы отдали все, что могли, за него..." яркой лентой извивался голосъ Феди...
  - За свободу... дружно пъли товарищи.
- Ara-a! злорадно крикнуль кто-то всторонь. Панихиду запъли, сукины дъти...
  - Бей его! раздался гивный возгласъ.

Мать схватилась руками за грудь, оглянулась и увидела, что толпа, раньше такъ густо наполнявшая улицу, стоить нерешительно, мнется и смотрить, какъ отъ нея уходять люди со знаменемъ. За ними шло несколько десятковъ, и каждый шагъ впередъ заставлялъ кого-нибудь отскакивать всторону, точно путь посреди улицы быль раскаленъ и жегъ подошвы.

- "Падеть произволь..." пророчила пъсня въ устахъ Феди.
- "И возстанеть народъ!" увтренно и грозно вторилъ ему хоръ сильныхъ голосовъ.

Но сквозь стройное теченіе ея прорывались тихія слова:

- Командуетъ...
- На руку! раздался різкій крикъ впереди.

Въ воздухв извилисто качнулись штыки, упали и вытянулись навстрвчу знамени, хитро улыбаясь.

- Ма-аршъ!
- Пошли! сказалъ кривой и, сунувъ руки въ карманы, широко шагнулъ всторону.

Мать, не мигая, смотрѣла. Сѣрая волна солдать колыхнулась и, растянувшись во всю ширину улицы, ровно, холодно двинулась, неся впереди себя рѣдкій гребень серебристо сверкавшихъ зубьевъ стали. Она широко шагая встала ближе къ сыну, видѣла, какъ Андрей тоже шагнулъ впередъ Павла и загородилъ его своимъ длиннымъ тѣломъ.

- Иди рядомъ, товарищъ! рѣзко крикнулъ Павелъ. Андрей пѣлъ, руки у него были сложены за спиной, голову онъ поднялъ вверхъ. Павелъ толкнулъ его плечомъ и снова крикнулъ:
  - Рядомъ! Не имъешь права! Впереди знамя!
- Ра-азойтись! тонкимъ голосомъ кричалъ маленькій офицерикъ, размахивая бёлой саблей. Ноги онъ поднималъ высоко и, не сгибая въ колёняхъ, задорно стукалъ подошвами о землю. Въ глаза матери бросились его ярко начищенные сапоги.

А сбоку и немного сзади него, тяжело шелъ рослый бритый человёкъ, съ толстыми сёдыми усами, въ длинномъ сёромъ пальто на красной подкладке и съ желтыми лампасами на широкихъ штанахъ. Онъ тоже, какъ хохоль, держаль руки за спиной, высоко подняль густыя седыя брови и смотрёль на Павла.

Мать видела необъятно много, въ груди ея неподвижно стояль громкій крикъ, готовый съ каждымъ взлохомъ вырваться на волю, онъ душиль ее, но она, почему-то, сдерживала его, хватаясь руками за грудь. Ее толкали, она качалась на ногахъ и шла впередъ безъ мысли, почти безъ сознанія. Она чувствовала, что людей сзади нея становится все меньше, холодный валь шель имъ навстръчу и разносиль ихъ.

Все ближе сдвигались люди краснаго знамени и плотная цёпь сёрыхъ людей, ясно было видно лицо солдатьширокое во всю улицу, уродливо приплюснутое въ грязножелтую узкую полосу — въ нее были неровно вкраплены разноцевтные глаза, а передъ нею жестоко сверкали тонкія острія штыковъ. Направляясь въ груди людей, они, еще не коснувшись ихъ, отръзали и откалывали одного за другимъ отъ толны, разрушая ее.

Мать слышала свади себя топоть бъгущихъ. Подавленные, тревожные голоса кричали:

- Расходись, ребята...
- Власовъ, бѣги!...
- Назадъ, Павлуха!
- Бросай знамя, Павель! угрюмо сказаль Въсовщиковъ. — Дай сюда, я спрячу!

Онъ схватилъ рукой древко, знамя покачнулось назадъ.

— Оставь! — крикнулъ Павелъ.

Николай отдернулъ руку, точно ее обожгло. погасла. Люди остановились, плотно окружая Павла, но онъ пробился впередъ. Наступило молчаніе, вдругъ, сразу, точно оно невидимо опустилось сверху и обняло людей прозрачнымъ облакомъ.

Подъ знаменемъ стояло человъкъ двадцать, не болъе, но они стояли твердо, притягивая мать къ себъ чувствомъ **страха за нихъ и смутнымъ желаніемъ** что-то сказать **имъ...** 

— Возьмите у него, поручикъ... это! — раздался ровный голосъ высокаго старика.

Протянувъ руку онъ указалъ на знамя.

Къ Павлу подскочилъ маленькій офицерикъ, схватился рукой за древко, визгливо крикнулъ:

- Брось!
- Прочь руки! громко сказаль Павель.

Знамя красно дрожало въ воздухѣ, наклоняясь вправо и влѣво и снова встало прямо — офицерикъ отскочилъ, сѣлъ на землю. Мимо матери несвойственно быстро скользнулъ Николай, неся передъ собой вытянутую руку со сжатымъ кулакомъ.

— Взять ихъ! — рявкнулъ старикъ, топнувъ въ землю ногой.

Нѣсколько солдатъ выскочили впередъ. Одинъ изъ нихъ взмахнулъ прикладомъ — знамя вздрогнуло, наклонилось и исчезло въ сѣрой кучкѣ солдатъ.

— Эхъ! — тоскливо крикнулъ кто-то.

И мать закричала звѣринымъ, воющимъ звукомъ. Но въ отвѣть ей изъ толпы солдать раздался ясный голосъ Павла.

- До свиданья, мама! До свиданья, родная...
- Живъ! Вспомнилъ! дважды ударило въ сердцѣ матери.
  - До свиданья, ненько моя!

Поднимаясь на носки, взмахивая руками, она старалась увидёть ихъ и видёла надъ головами солдать круглое лицо Андрея — оно улыбалось, оно кланялось ей.

- Родные мои... Андрюша... Паша... кричала она.
- До свиданья, товарищи! крикнули изъ толпы солдать.

Имъ отвѣтило многократное, разорванное эхо. Оно отозвалось изъ оконъ, откуда-то сверху, съ крышъ.

# XXX.

**Е**е толкнули въ грудь. Сквозь туманъ въ глазахъ она видвла передъ собой офицерика, лицо у него было красное, натуженое, и онъ кричалъ ей:

— Прочь, старуха.

Она взглянула на него сверху внизъ, увидала у ногъ его древко знамени, разломанное на двѣ части — на одной изъ нихъ уцѣлѣлъ кусокъ красной матеріи. Наклонясь, она подняла его. Офицеръ вырвалъ палку изъ рукъ, бросилъ ее всторону и, топая ногами, кричалъ:

— Прочь, говорю!..

Среди солдать вспыхнула и полилась пъсня:

"Вставай, подымайся. рабочій народъ..."

Все кружилось, качалось, вздрагивало. Въ воздухъ стоялъ густой тревожный шумъ, подобный матовому шуму телеграфныхъ проволокъ. Офицеръ отскочилъ, раздраженно визжа:

— Прекратить пініе! Фельдфебель Крайновъ...

Мать, шатаясь, подошла къ обломку древка, брошеннаго имъ, и снова подняла его.

— Заткнуть имъ глотки...

Пѣсня сбилась, задрожала, разорвалась, погасла. Ктото взялъ мать за плечи, повернулъ ее, толкнулъ въ спину...

- Иди, иди...
- Очистить улицу! кричалъ офицеръ.

Мать видѣла въ десяткѣ шаговъ отъ себя снова густую толпу людей. Они рычали, ворчали, свистѣли и, медленно отступая вглубь улицы, разливались во дворы.

— Иди, дьяволъ! — крикнулъ прямо въ ухо матери молодой усатый солдать, ровняясь съ нею, и толкнулъ ее на тротуаръ.

Она пошла, опираясь на древко, ноги у нея гнулись. Чтобы не упасть, она цёплялась другой рукой за стёны и заборы. Передъ нею пятились люди, рядомъ съ нею и сзади нея шли солдаты, покрикивая:

— Иди, иди...

Солдаты обогнали ее, она остановилась, оглянулась. Въ концѣ улицы рѣдкою цѣнью стояли они-же, солдаты, заграждая выходъ на площадь. Площадь была пуста. Впереди тоже качались сѣрыя фигуры, медленно двигалсь на людей...

Она хотвла повернуть назадъ, но безотчетно снова пошла внередъ и, дойдя до переулка, свернула въ него, узкій и пустынный.

Снова остановилась. Тяжко вздохнула, прислушалась. Гдё-то впереди гудёль народъ.

Она зашагала дальше, двигая бровями, вдругъ вспотъвшая, полная криковъ, шевеля губами, размахивая рукой, и въ сердцъ ея искрами вспыхивали какія-то слова, вспыхивали, тъснились, зажигая въ ней настойчивое, властное желаніе сказать ихъ, прокричать...

Переулокъ круто поворачивалъ влѣво, и за угломъ мать увидала большую, тѣсную кучу людей, чей-то голосъ сильно и громко говорилъ:

- Ради озорства, братцы, на штыки не лезуть!
- Ка-акъ они, а? Идутъ на нихъ стоятъ! Стоятъ, братцы мон, безъ страха...
  - Да-а...
  - Вотъ-те и Паша Власовъ!..
  - А хохоль?
  - Руки за спиной, улыбается, чорть...
- Голубчики! Люди! крикнула мать, втискиваясь въ толну. Передъ нею уважительно разступились. Кто-то засмъялся:
  - Гляди съ флагомъ! Въ рукѣ-то флагъ!
  - Молчи! сурово сказалъ другой голосъ.

Мать широко развела руками...

— Послушайте... ради Христа! Всв вы — родные... всв вы — сердечные... откройтесь, поглядите безъ бо-

язни... безъ страха... что случилось? Идуть въ мірѣ дѣти... Идуть дѣти наши, кровь наша, идуть за правдой... честно открывають дорогу на новую дорогу... на прямой, широкій путь — для всѣхъ! Для всѣхъ васъ, для младенцевъ вашихъ обрекли себя на крестный путь... ищуть солнца новаго... дней всегда свѣтлыхъ... Хотять другой жизни въ правдѣ, въ справедливости... добра хотять для всѣхъ!

У нея рвалось сердце, въ груди было твсно, въ горлъ сухо и горячо. Глубоко внутри ея рождались слова большой, все и всвхъ обнимающей любви и жгли языкъ ея, двигая его все сильнъй, все свободнъе.

Она видѣла — слушають ее, всѣ молчать, она чувствовала — думають люди, тѣсно окружая ее, и въ ней все росло желаніе — теперь уже ясное для нея — желаніе толкнуть людей туда, за сыномъ, за Андреемъ, за всѣми, кого отдали въ руки солдать, за всѣми, кого оставили тамъ однихъ, отъ кого отошли.

Оглядывая хмурыя, внимательныя лица вокругь, она продолжала съ мягкой силой:

— Идуть въ мірѣ дѣти наши къ радости, пошли они ради всѣхъ и Христовой правды ради — противъ всего, чѣмъ заполонили, связали, задавили насъ злые наши, фальшивые, жадные наши! Сердечные мои — вѣдь это за весь народъ поднялась молодая кровь наша, за весь міръ, за всѣ люди рабочіе пошли они... Не отходите же отъ нихъ, не отрекайтесь, не оставляйте дѣтей своихъ на одинокомъ пути — они для того пошли, чтобы всѣмъ намъ указать дорогу къ правдѣ, вывести на нее... Пожалѣйте себя... полюбите ихъ... поймите сердце дѣтское, повѣрьте сыновнымъ сердцамъ — они правду родили, въ ней горятъ, ради ея погибаютъ. Повѣрьте имъ!

У нея порвался голосъ, она покачнулась обезсиленная, кто-то подхватилъ ее подъ руки...

— Вожье говорить! — взволнованно и глухо выкрикнуль кто-то. — Вожье, люди добрые! Слушай! Взвился надъ толпой высокій трепетный голосъ.

— Православные! Митя мой — душа чистая... что онъ сдёлаль? Онъ за товарищами пошель, за любимыми... Вёрно говорить она — за что мы дётей бросаемь? Что намъ худого сдёлали они?

Мать задрожала отъ этихъ словъ и откликнулась тихими слезами.

— Иди домой, Ниловна! Иди, мать! Замучилась! — громко сказаль Сизовъ.

Быль онъ бледень, борода у него растрепалась и тряслась. Вдругь нахмуривь брови, онъ окинуль всехь строгими глазами, весь выпрямился и внятно сказаль:

— Задавило на фабрикѣ сына моего, Матвѣя... вы знаете. Но если-бы живъ былъ онъ — самъ я послалъ-бы его въ рядъ съ ними, съ тѣми... самъ сказалъ-бы, иди и ты, Матвѣй! Иди, это — вѣрно... это — честное!

Онъ оборвался, замолчалъ и всё угрюмо молчали, властно объятые чёмъ-то огромнымъ, новымъ, но уже не пугавшимъ ихъ. Сизовъ поднялъ руку, потрясъ ею и продолжалъ:

— Старикъ говоритъ... вы меня знаете. Тридцатъ девять лѣтъ работаю здѣсь... пятъдесятъ три года на земътъ живу. Племянника моего, мальченку чистаго, умницу, опять забрали сегодня... Тоже впереди шелъ, рядомъ съ Власовымъ... около самого знамени...

Онъ махнулъ рукой, съежился и, взявъ руку матери, сказалъ:

- Женщина эта правду сказала... Дёти наши по чести жить хотять, по разуму, а мы воть бросили ихъ... ушли, да! Иди, Ниловна...
- Родные вы мои! сказала она, окидывая всёхъ заплаканными глазами. Для дётей жизнь, для нихъ земля!..
- Иди, Ниловна! На, палку-то, возьми... говорилъ Сизовъ, подавая ей обломокъ древка.

На мать смотрели съ грустью, съ уваженіемъ, и гуль

сочувствія провожаль ее. Сизовъ молчаливо отстраняль людей съ дороги, они молча сторонились и, повинуясь неленой силь, тянувшей ихъ за матерью, не торопясь, шли за нею, вполголоса перекидываясь краткими словами.

У воротъ своего дома она обернулась къ нимъ, опираясь на обломокъ знамени, поклонилась и благодарно, тихо сказала:

— Спасибо вамъ...

И снова вспомнивъ свою мысль, — новую мысль, которую, казалось ей, родило ея сердце, — она проговорила:

— Господа нашего Іисуса Христа не было-бы, еслибы люди не погибли во славу Его...

Толпа молча смотрвла на нее.

Она еще поклонилась людямъ и вошла въ свой домъ, а Сизовъ, нагнувъ голову, вошелъ съ нею.

Люди стали у воротъ, говорили о чемъ-то.

И расходились, не торопясь.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

### I

Остатокъ дня прошелъ въ пестромъ туманѣ воспоминаній, въ тяжелой усталости, туго обнявшей тѣло и душу. Передъ матерью сѣрымъ пятномъ прыгалъ маленькій офицерикъ, въ темномъ вихрѣ движенія свѣтилось брокзовое лицо Павла, улыбались глаза Андрея...

Она ходила по комнать, садилась у окна, смотрыла на улицу, снова ходила, поднявь бровь, вздрагивая, оглядываясь, и безъ мысли искала чего-то... Пила воду, не утоляя жажды, и не могла залить въ груди жгучаго тлынія тоски и обиды. День быль перерублень — въ его началь было содержаніе и смысль, а теперь все вытекло изъ него, передъ нею простерлась унылая пустота, и голо колыхался недоумынный вопросъ:

— Что-же теперь?..

Пришла Корсунова. Она размахивала руками, кричала, плакала и восторгалась, топала ногами, что-то предлагала и объщала, грозила кому-то. Все это не трогало мать.

- Ara! слышала она крикливый голосъ Марын. Задёли, таки, народъ! Встала фабрика-то... вся стала!
- Да, да! говорила тихо мать, качая головой, а глаза ея неподвижно разглядывали то, что уже стало прошлымъ, ушло отъ нея вмѣстѣ съ Андреемъ и Павломъ. Плакать она не могла сердце сжалось, высохло, губы тоже высохли и во рту не хватало влаги. Тряслись руки, на спинѣ мелкой дрожью вздрагивала кожа. Но все время въ сердцѣ тлѣла искра гнѣва: не угасая, не разгораясь, она порой колола грудь точно игла, и мать отзывалась на этотъ уколъ холоднымъ обѣщаніемъ:

— Погодите...

И, громко втягивая воздухъ носомъ, опускала бровь.

Вечеромъ пришли жандармы. Она встрѣтила ихъ безъ удивленія, безъ страха. Вошли они шумно, и было въ нихъ что-то веселое, довольное. Желтолицый офицеръ говорилъ, обнажая зубы:

— Ну-съ, какъ поживаете? Уже третій разъ встрвчаемся мы съ вами, а?

Она молчала, проводя по губамъ сухимъ языкомъ. Офицеръ говорилъ много, поучительно и она чувствовала, что ему пріятно говорить. Но его слова не доходили до нея, не мѣшали ей. Только когда онъ сказалъ:

— Ты сама виновата, матушка, если не умѣла внушить сыну уваженія къ Богу и Царю...

Она, стоя у двери и не глядя на него, глухо отвѣтила:

- Да... намъ судьи дѣти... Они осудять по правдѣ за то, что бросаемъ мы ихъ на пути такомъ.
  - Что? крикнулъ офицеръ. Громче!
- Я говорю: судьи дъти! повторила она вздыхая.

Тогда онъ заговорилъ о чемъ-то быстро и сердито, но слова его вились вокругъ, не задъвая мать.

Въ понятыхъ была Марья Корсунова. Она стояла рядомъ съ матерью, но не смотрвла на нее, и когда офицеръ обращался къ ней съ какимъ-нибудь вопросомъ, она торопливо и низко кланялась ему, однообразно отввчала:

- Не знаю, ваше благородіе. Женщина я совсѣмъ необразованная, занимаюсь торговлей, по глупости моей и ничего не знаю...
- Ну, молчи! приказываль офицерь, шевеля усами. Она кланялась и, незамътно показывая ему кукишь, шептала матери:
  - На-ко, выкуси!

Ей приказали обыскать Власову. Она замигала глазами, вытаращила ихъ на офицера и испуганно сказала:

— Ваше благородіе, не умію я этого!

Онъ топнулъ ногой, закричалъ. Марья опустила глаза и тихо попросила мать:

— Что-же... разстегнись, Пелагея Ниловна...

Ошаривая и ощупывая ея платье, съ лицомъ, нали-

- Ахъ, собаки... а?
- Ты что-то говоришь тамъ? сурово крикнуль офицеръ, заглядывая въ уголъ, гдв она обыскивала.
- По женскому дѣлу, ваше благородіе! пробормотала Марья испуганно.

Когда онъ приказалъ матери подписать протоколъ, она неумълой рукой, печатными, жирно блествишми буквами начертила на бумагъ:

"Вдова рабочаго человъка Пелагея Нилова Власова".

— Что ты написала? Зачёмъ это? — воскликнулъ офицеръ, брезгливо сморщивъ лицо и потомъ, усмёхаясь, сказалъ:

## — Дикари...

Ушли они. Мать стала у окна, сложивъ руки на груди и, не мигая, ничего не видя, долго смотрѣла передъ собой, высоко поднявъ брови, сжала губы и такъ стиснула челюсти, что скоро почувствовала боль въ зубахъ. Въ лампѣ выгорѣлъ керосинъ, огонь мелко потрескивая угасалъ. Она дунула на него и осталась во тьмѣ. Темное облако тоскливаго бездумья наполнило грудь ей, затрудняя біеніе сердца. Стояла она долго — устали ноги и глаза. Слышала, какъ подъ окномъ остановилась Марья и пьянымъ голосомъ кричала:

— Пелагея! Спишь? Страдалица моя несчастная... спи! Всёхъ, всёхъ обижають...

Мать, не раздъваясь, легла въ постель и быстро, точно упала въ глубокій омуть, погрузилась въ тяжелый сонъ.

Снился ей желтый песчаный курганъ за болотомъ, по дорогѣ въ городъ. На краю его, надъ обрывомъ, спускавшимся къ ямамъ, гдѣ брали песокъ, стоялъ Павелъ и голосомъ Андрея тихо, звучно пѣлъ: "Вставай, подымайся. рабочій народъ..."

Она шла мимо кургана по дорогѣ и, приложивъ ладонь ко лбу, посмотрѣла на сына. На фонѣ голубого неба его фигура была очерчена четко и рѣзко. Она не рѣшалась подойти къ нему, ей было совѣстно, потому что она была беременна. И на рукахъ у нея тоже былъ ребенокъ. Пошла дальше. На полѣ дѣти играли въ мячъ, было ихъ много, и мячъ былъ красный. Ребенокъ потянулся къ нимъ съ ея рукъ и громко заплакалъ. Она дала ему грудь и воротилась назадъ, а на курганѣ уже стояли солдаты, направляя на нее штыки. Она быстро побѣжала къ церкви, стоявшей посреди поля, къ бѣлой, легкой церкви, построенной словно изъ облаковъ и неизмѣримо высокой. Тамъ кого-то хоронили, гробъ былъ большой, черный, наглухо закрытый крышкой. Но священникъ и дьяконъ ходили по церкви въ бѣлыхъ ризахъ и пѣли:

"Христосъ воскресе изъ мертвыхъ..."

Дьяконъ кадилъ, кланялся ей, улыбался, волосы у него были ярко рыжіе и лицо веселое, какъ у Самойлова. Сверху, изъ купола, падали широкіе, какъ полотенца, солнечные лучи. На обоихъ клиросахъ тихо пъли мальчики:

- Христосъ воскресе изъ мертвыхъ...
- Взять ихъ! вдругъ крикнулъ священникъ, останавливаясь посреди церкви. Риза исчезла съ него, на лицъ появились съдые, строгіе усы. Всъ бросились бъжать, и дьяконъ побъжалъ, швырнувъ кадило въ сторону, и схватившись руками за голову, точно хохолъ. Мать уронила ребенка на полъ, подъ ноги людей, они объгали его стороной, боязливо оглядываясь на голое тъльце, а она встала на колъни и кричала имъ:
  - Не бросайте дитя! Возьмите его...

 — Христосъ воскресе изъ мертвыхъ... — пълъ хохолъ, держа руки за спиной и улыбаясь.

Она наклонилась, подняла ребенка и посадила его на возъ теса, рядомъ съ которымъ медленно шелъ Николай и хохоталъ, говоря:

— Дали мив тяжелую работу...

На улицѣ было трязно, изъ оконъ домовъ высовывались люди и свистѣли, кричали, махали руками. День былъ ясный, ярко горѣло солнце, а тѣней нигдѣ не было.

— Пойте, ненько! — говорилъ хохолъ. — Такая жизнь!

И пълъ, заглушая всъ звуки своимъ добрымъ, улыбающимся голосомъ. Мать шла за нимъ и жаловалась:

- Зачёмъ офицеръ издёвается надо мной?..

Но вдругъ оступилась, быстро полетёла въ бездонную глубину, и глубина эта пугливо выла ей встрёчу...

Она проснулась, охваченная дрожью, вся въ поту. Прислушалась къ себъ и удивилась — въ груди было пусто. Какъ будто чья-то шаршавая, тяжелая рука схватила сердце и, зло играя, тихонько жметъ его. Настойчиво гудълъ призывъ на работу, по звуку она опредълила, что это уже второй. Въ комнатъ безпорядочно валялись книги, все было сдвинуто, разворочено, полъ затоптанъ.

Она встала и, не умываясь, не молясь Богу, начала прибирать комнату. Въ кухнв на глаза ей попалась палка съ кускомъ кумача, она непріязненно взяла ее въ руки и хотвла сунуть подъ печку, но, вздохнувъ, сняла съ нея обрывокъ знамени, тщательно сложила красный лоскутъ и спрятала его въ карманъ, а палку переломила о колвно и бросила на шестокъ. Потомъ вымыла окна и полъ холодной водой, поставила самоваръ, одълась... Съла въ кухнъ у окна, и снова передъ нею всталъ вопросъ:

— Что-же теперь двлать?

Вспомнивъ, что еще не молилась, она встала передъ образами и, постоявъ нѣсколько секундъ, снова сѣла — въ сердцѣ было пусто.

Маятникъ часовъ всегда стучавшій бойко, точно онъ быль увёрень, что скоро достучится до чего-то необходимаго ему, сегодня замедлиль свои торопливые удары, и мухи жужжали нерёшительно...

Въ слободкѣ было странно тихо — какъ будто всѣ люди, вчера такъ много кричавшіе на улицѣ, сегодня спрятались въ домахъ и молча думають о необычномъ днѣ.

Вдругъ ей вспомнилась картина, которую она видела однажды во дни юности своей: въ старомъ паркв господъ Заусайловыхъ быль большой прудъ, густо заростій кувшинками. Какъ-то разъ, въ сърый день осени, она шла мимо пруда и посреди него увидала лодку. Прудъ быль теменъ, покоенъ, и лодка была точно приклеена къ черной водь, грустно украшенной желтыми листьями. бокой печалью, невъдомымъ горемъ въяло отъ этой лодки безъ гребца и веселъ, одинокой, неподвижной на матовой водъ среди умершихъ листьевъ. Мать долго стояла тогда на берегу пруда, думая — кто это оттолкнулъ лодку отъ берега и зачёмъ... Теперь ей показалось, что она сама похожа на эту лодку, которая тогда напоминала ей о гробъ, ожидавшемъ мертвеца. Вечеромъ въ тотъ же день узнали, что въ прудв утопилась жена приказчика Заусайловыхъ, маленькая женщина съ черными, всегда растрепанными волосами и быстрой походкой...

Мать провела рукой по глазамъ, какъ-бы стирая съ нихъ воспоминанія, и мысль ея, вздрагивая и разрываясь, трепетно поплыла надъ впечатлѣніями вчерашняго дня... Охваченная ими, она сидѣла долго, остановивъ глаза на остывшей чашкѣ чая, а въ душѣ ея разгоралось желаніе увидѣть кого-то умнаго и простого, спросить его о многомъ.

И, какъ будто, отвъчая ея желанію, послъ бъда явился Николай Ивановичъ. Но когда она увидала его, ею вдругъ овладъла тревога и, не отвъчая на его привътствіе, она тихо заговорила:

— Ай, батюшка мой, воть ужъ напрасно вы пришли! Неосторожно это! Вёдь схватять васъ, если увидятъ... Крѣнко пожимая ея руку, онъ поправляль очки и, наклонивъ свое лицо близко къ ней, объясниль ей спѣшнымъ говоркомъ:

- Я, видите-ли, условился съ Павломъ и Андреемъ, что если ихъ арестуютъ на другой-же день я долженъ переселить васъ въ городъ! говорилъ онъ ласково и озабоченно. Былъ у васъ обыскъ?
- Былъ. Обшарили, ощупали. Нѣть ни стыда, ни совъсти у этихъ людей! воскликнула она, негодуя.
- Зачёмъ имъ стыдъ? пожавъ плечами сказалъ Николай и началъ разсказывать почему ей нужно жить въ городъ.

Она слушала дружески заботливый голосъ, смотрѣла на него съ блѣдной улыбкой и, не понимая его доказательствъ, удивлялась чувству ласковаго довѣрія къ этому человѣку.

— Если Паша этого хотвлъ — сказала она — и не стъсню я васъ...

Онъ прервалъ ее:

- Объ этомъ вы не безпокойтесь. Я живу одинъ, липъ изредка пріёзжаеть сестра...
- Даромъ хлѣба ѣсть не стану... вслухъ соображала она.
  - Захотите дело найдется! сказаль Николай.

Для нея съ понятіемъ о дѣлѣ уже неразрывно слилось представленіе о работѣ сына и Андрея съ товарищами. Она подвинулась къ Николаю и, заглянувъ ему въ глаза, спросила:

- Найдется?
- Хозяйство мое маленькое, холостяцкое...
- Я не объ этомъ, не объ домашнемъ! тихо сказала она. — Я — о мірскомъ дѣлѣ...

И грустно вздохнула, чувствуя себя уколотой тёмъ, что онъ не понялъ ее. Онъ всталъ и, улыбаясь близорукими глазами, задумчиво сказалъ: — И въ мірскомъ дѣлѣ найдете себѣ мѣсто, если захочется...

У нея быстро сложилась простая и ясная мысль — однажды она уже сумёла помочь Павлу, можеть быть это ей удастся и еще разъ? Чёмъ больше народу примется за его дёло, тёмъ яснёе выступить передъ людьми его правда. Присматриваясь къ доброму лицу Николая, она ждала услышать отъ него слова сожалёнія о Павлё, объ Андреё и о ней, но Николай пощипывалъ бородку задумчивыми движеніями пальцевъ и говорилъ:

- Воть если-бы при свиданіи съ Павломъ вы попытались узнать отъ него адресь тёхъ крестьянъ, которые просили о газетё...
- Я знаю ихъ! воскликнула она радостно. И гдѣ они и кто. Давайте, я имъ отнесу. Найду ихъ и все сдѣлаю, какъ скажете... Кто подумаетъ, что я запрещенныя книги несу? На фабрику носила я ихъ слава тебѣ, Господи, чай не одинъ пудъ перенесла.

Ей вдругъ захотѣлось пойти куда-то по дорогамъ, мимо лѣсовъ и деревень, съ котомкой за плечами, съ палкой въ рукѣ.

— Вы воть, голубчикъ, пристройте меня къ этому дѣлу, прошу я васъ! — говорила она. — Я вамъ вездѣ пойду. По всѣмъ губерніямъ, всѣ дороги найду, не безпокойтесь. Вуду ходить зиму и лѣто... вплоть до могилы, странницей правды ради — развѣ плохая это мнѣ доля? Странная жизнь — хорошая, идутъ люди по землѣ, ничего у нихъ нѣть, ничего, кромѣ хлѣба, имъ не надо, никого они не обижаютъ и такъ, тихонькіе, незамѣтные проходятъ землю... Вотъ и я пойду... дойду до Паши, до Андрея, туда, гдѣ они жить будуть...

Ей стало грустно, когда она увидѣла себя бездомной странницей, просящей милостыню Христа ради подъ окнами деревенскихъ избъ.

Николай осторожно взяль ея руку и погладиль своей теплой рукой. Потомъ, взглянувъ на часы, сказалъ:

- Объ этомъ мы поговоримъ послъ...
- Родной вы мой! воскликнула она. Почему послѣ? Дѣти, лучшая кровь людей, самые дорогіе намъ куски сердца, волю и жизнь свою отдають, погибають безъ жалости къ себѣ... а что-же я, мать?

Лицо у Николая поблёднёло, онъ тихо проговориль, глядя на нее съ ласковымъ вниманіемъ:

- Я, знаете, въ первый разъ слышу такія слова...
- Что я могу сказать? печально качая головой молвила она и безсильнымъ жестомъ развела руки. Если-бы я имѣла слова, чтобы сказать про свое материнское сердце...

Мать встала, приподнятая силой, которая росла въ ея груди и охмъляла голову горячимъ натискомъ негодующихъ словъ.

- Заплакали-бы многіе... и даже злые, безсовъстные...
- Николай тоже всталь, снова взглянуль на часы.
- Такъ рѣшено вы переѣдете въ городъ ко мнѣ? Она молча кивнула головой.
- Когда? Вы скорве! попросиль онъ и мягко добавиль: — Мив будеть тревожно за васъ, право!

Она удивленно взглянула на него — что ему до нея? Наклонивъ голову, смущенно улыбаясь, онъ стоялъ передъ нею сугулый, близорукій, одётый въ простой черный пиджакъ, и все на немъ было чужимъ ему...

- У васъ есть деньги? спросилъ онъ, опустивъ глаза.
  - Нѣть!

Онъ быстро вынуль изъ кармана кошелекъ, открылъ его и протянулъ ей.

— Вотъ, пожалуйста, берите...

Мать невольно улыбнулась и, покачивая головой, за-

— Все по новому! И деньги безъ цёны! Люди за нихъ на все идуть, душу свою теряють... а для васъ онъ

— такъ себѣ, билетики да мѣдяшечки... Какъ будто изъ милости къ людямъ вы ихъ при себѣ держите...

Николай тихо засмвялся.

— Ужасно неудобная и непріятная вещь деньги! Всегда неловко и брать ихъ, и давать...

Онъ взялъ ея руку, крѣпко пожалъ и еще разъ попросилъ ее:

— Такъ вы скорве, а?

И, какъ всегда, тихій ушель.

Проводивъ его, она подумала:

— Такой добрый — а не пожалвлъ...

И не могла сказать себѣ — удивляеть это ее или только непріятно...

### Π.

Она собралась къ нему на четвертый день послѣ его посѣщенія. И когда телѣга съ двумя ея сундуками вы-ѣхала изъ слободки въ поле, она, обернувшись назадъ, вдругъ почувствовала, что навсегда уже бросаетъ это мѣсто, гдѣ прошла самая темная и тяжелая полоса ея жизни, гдѣ началась другая — пестрая, быстро поглощавшая дни, полная новаго горя и радости.

На землѣ, черной отъ копоти, огромнымъ темнокраснымъ паукомъ раскинулась фабрика, поднявъ высоко въ пебо свои трубы. Къ ней прижимались одноэтажные домики рабочихъ. Сѣрые, приплюснутые, они толпились тѣсной кучкой на краю болота и жалобно смотрѣли другъ на друга маленькими, тусклыми окнами. Надъ ними поднималась церковь, тоже темно-красная подъ цвѣтъ фабрики, и колокольня ея, казалось, была ниже фабричныхъ трубъ.

Мать вздохнула, поправила вороть кофты, давившій горло, ей было грустно, но грусть была сухая, какъ пыль жаркаго дня.

— Шагай! — бормоталъ извозчикъ, помахивая на лошадь возжами. Это былъ кривоногій человѣкъ неопре-

дівленнаго возраста, съ різдкими, выцвітшими волосами на лиців и головії, съ безцвітными глазами. Качаясь съ боку на бокъ, онъ шель рядомъ съ телігой, и было ясно, что ему все равно, куда идти — направо, налівю.

— Шагай! — говориль онь безцвѣтнымъ голосомъ и смѣшно выкидывалъ свои кривыя ноги въ тяжелыхъ сапогахъ, съ присохшей грязью. Мать оглянулась вокругъ. Въ полѣ было пусто, какъ въ душѣ.

Уныло качая головой, лошадь тяжело упиралась ногами въ глубокій, нагрітый солнцемъ песокъ, и онъ тихо шуршалъ. Скрипъла плохо смазанная, разбитая теліга, и всі звуки вмість съ пылью оставались сзади...

Николай Ивановичъ жилъ на окраинъ города, въ пустынной улицъ, въ маленькомъ зеленомъ флигелъ, пристроенномъ къ двухэтажному, распухшему отъ старости, темному дому. Передъ флигелемъ былъ густой палисадникъ, и въ окна трехъ комнатъ квартиры ласково и свъжо заглядывали вътви сиреней, акацій, серебрянные листья молодыхъ тополей. Въ комнатахъ было тихо, чисто, на полу безмолвно дрожали узорчатыя тъни, по стънамъ тянулись полки, тъсно уставленныя книгами, и висъли портреты какихъ-то строгихъ, серьезныхъ людей.

- Вамъ удобно будеть здѣсь? спросилъ Николай, вводя мать въ небольшую комнату съ однимъ окномъ въ палисадникъ и другимъ на дворъ, густо поросшій травой. И въ этой комнатѣ всѣ стѣны тоже были заняты шкафами и полками книгъ.
- Я бы лучше въ кухнѣ! сказала она. Кухонька свѣтлая, чистая...

Ей показалось, что онъ испугался чего-то. А когда онъ неловко и смущенно сталъ отговаривать ее и она согласилась — сразу повеселълъ.

Всѣ три комнаты были полны какимъ-то особеннымъ воздухомъ — дышать было легко и пріятно, но голосъ невольно понижался, не хотѣлось говорить громко, нарушая

мирную задумчивость людей, сосредоточенно смотрѣвшихъ со стѣнъ.

- Цвѣты-то надо полить! сказала мать, пощупавъ землю въ горшкахъ съ цвѣтами на окнахъ.
- Да, да! виновато сказаль хозяинь. Я, знаете, люблю ихъ, а заниматься некогда...

Наблюдая за нимъ, она видёла, что и въ своей уютной квартиръ Николай тоже ходить осторожно, безшумно, чужой и далекій всему, что окружаеть его. Приближаль свое лицо вплоть къ тому, на что смотрель и, поправляя очки тонкими пальцами правой руки, прищуривался, приприваясь безмолвнымъ вопросомъ въ предметь, интересовавшій его. Иногда браль вещь — статуэтку или чтонибудь другое въ руки, подносилъ къ лицу и тщательно ощунываль глазами — казалось, онъ вошель въ комнату вмёсть съ матерыю и, какъ ей, ему все здёсь было незнакомо, непривычно. Видя его такимъ, мать сразу почувствовала себя на мъсть въ этихъ комнатахъ. Она ходила за Николаемъ, замъчая, гдъ что стоитъ, спрашивала о порядкъ жизни, онъ отвъчалъ ей виноватымъ тономъ человъка, который знаетъ, что онъ все дълаетъ не такъ, какъ нужно, а иначе не умъетъ.

Поливъ цвѣты и уложивъ правильной стопой разбросанныя на піанино ноты, она посмотрѣла на самоваръ и замѣтила:

# — Надо почистить...

Онъ провелъ пальцами по тусклому металлу, поднесъ палецъ къ носу и серьезно посмотрѣлъ на него. Мать ласково усмѣхнулась.

Когда она легла спать и вспомнила свой день, она удивленно приподняла голову съ подушки, оглядываясь. Первый разъ за всю жизнь она была въ домѣ у чужого человѣка, и это не стѣсняло ее. Она думала о Николаѣ заботливо и чувствовала ясное желаніе сдѣлать для него все какъ можно лучше, вложить что-то ласковое и грѣюшее въ его жизнь. Ее трогала за сердце неловкость, смѣшное неумѣніе Николая, его отчужденность оть обычнаго и что-то мудро-дѣтское въ свѣтлыхъ глазахъ. Потомъ ея мысль упруго остановилась на сынѣ, и передъ нею снова развернулся день перваго Мая, весь одѣтый въ новые звуки, окрыленный новымъ смысломъ. И горе этого дня было, какъ весь онъ, особенное, оно не сгибало голову къ землѣ, какъ тупой, оглушающій ударъ кулака, оно кололо сердце многими уколами и вызывало въ немъ тихій гнѣвъ, выпрямляя согнутую спину.

— Идуть въ мірѣ дѣти... — думала она, прислушиваясь къ незнакомымъ звукамъ ночной жизни города. Они ползли въ открытое окно, шелестя листвой въ палисадникѣ, прилетали издалека усталые, блѣдные и тихо умирали въ комнатѣ.

Рано утромъ она вычистила самоваръ, поставила его, безшумно собрала посуду и стала, сидя въ кухнѣ, ожидатъ, когда проснется Николай. Вотъ раздался его кашель, и онъ вошелъ въ дверь одной рукой держа очки, другой прикрывая горло. Отвѣтивъ на его привѣтствіе, она унесла самоваръ въ комнату, а онъ сталъ умываться, расплескивая на полъ воду, роняя мыло, зубную щетку и недовольно фыркая на себя.

За чаемъ Николай разсказываль ей:

- Я занимаюсь въ земской управѣ очень печальной работой наблюдаю, какъ раззоряются наши крестьяне...
  - И, улыбаясь, виновато повторилъ:
- Именно наблюдаю! Люди голодають, истощенные голодомъ преждевременно ложатся въ могилы, дѣти родятся слабыми, гибнуть, какъ мухи осенью. Мы все это знаемъ, знаемъ причины несчастія и, разсматривая ихъ, получаемъ жалованіе... А дальше ничего, собственно говоря...
  - А вы кто студентъ? спросила она его.
- Нъть, я сельскій учитель... Отець мой управляющій заводомъ въ Вяткъ, а я пошель въ учителя. Но въ деревнъ я сталъ мужикамъ книжки давать, и меня за это

посадили въ тюрьму. Послѣ тюрьмы — служилъ приказчикомъ въ книжномъ магазинѣ, но — велъ себя неосторожно и снова попалъ въ тюрьму, потомъ — въ Архангельскую выслали... Тамъ у меня тоже вышли непріятности съ губернаторомъ, меня заслали на берегъ Бѣлаго моря, въ деревушку, гдѣ я прожилъ пять лѣтъ.

Его говорокъ звучалъ въ свѣтлой, залитой солнцемъ комнатѣ спокойно и ровно. Мать уже много слышала такихъ исторій и никогда не понимала — почему ихъ разсказываютъ такъ спокойно, никого не обвиняя за свои страданія, относясь къ нимъ, какъ къ чему-то неизбѣжному.

- Сестра моя сегодня прівдеть! сообщиль онъ.
- Замужняя?
- Вдова. Мужъ у нея былъ въ Сибири сосланъ, но бъжалъ оттуда, сильно простудился дорогой и умеръ заграницей два года тому назадъ...
  - Она моложе васъ?..
- Старше на шесть лѣть... Я ей очень многимъ обязанъ... Воть вы послушайте, какъ она играеть! Это ея піанино... злѣсь вообще много ея вещей — мои книги...
  - А она гдѣ живетъ?
- Вездѣ! отвѣтилъ онъ, улыбаясь. Гдѣ есть нужда въ смѣломъ человѣкѣ, тамъ и она.
  - Тоже въ этомъ дълъ? спросила мать.
  - Конечно! сказаль онъ.

Онъ скоро ушелъ на службу, а мать задумалась объ "этомъ дѣлѣ", которое изо дня въ день упрямо и спокойно дѣлаютъ люди. И она чувствовала себя передъ ними, какъ передъ горою въ ночной часъ.

Около полудня явилась дама въ черномъ платъв, высокая и стройная. Когда мать отперла ей дверь, она бросила на полъ маленькій желтый чемоданъ и, быстро схвативъ руку Власовой, спросила:

— Вы Павла Михайловича мама, такъ?

- Да, это я! отвѣтила мать, смущенная ея богатымъ костюмомъ.
- Я васъ такой и представляла себѣ! Братъ писалъ, что вы будете жить у него! говорила дама, снимая передъ зеркаломъ шляпу. Мы съ Павломъ Михайловичемъ давно друзья... Онъ часто разсказывалъ мнѣ про васъ...

Голосъ у нея былъ глуховатый, говорила она медленно, но двигаалсь сильно и быстро. Большіе сёрые глаза улыбались молодо и ясно, а на вискахъ уже сіяли тонкія лучистыя морщинки, и надъ маленькими раковинами ушей серебристо блестёли сёдые волосы.

- Ъсть хочу! заявила она. Теперь бы чашку кофе выпить...
- Сейчасъ я сварю! отозвалась мать и, доставая кофейный приборъ изъ шкафа, тихонько спросила: А развѣ Паша говорить обо мнѣ?
  - Конечно! И много...

Она вынула маленькій кожанный портсигарь, закурила папироску и, расхаживая по комнать, спрашивала:

— Вы сильно боитесь за него?

Наблюдая, какъ дрожать синіе языки огня спиртовой лимпы подъ кофейникомъ, мать улыбалась. Ея смущеніе передъ дамой исчезло въ глубинѣ радости.

— Такъ онъ обо мив разсказываеть... хорошій мой! — думала она, а сама медленно говорила: — Вы спрашиваете — безпокойно мив?.. Конечно, не легко... но раньше было-бы хуже... теперь я знаю — не одинъ онъ...

И, глядя въ лицо женщины, спросила ее:

- А какъ ваше имя?
- Софья! отвѣтила та.

Мать зорко присматривалась къ ней. Въ этой женщинѣ было что-то размашистое, слишкомъ бойкое и торопливое...

Быстро прихлебывая кофе, она увъренно говорила:

— Главное, чтобы всё они не долго сидёли въ тюрьмё, скорее-бы осудили ихъ. А какъ только сошлють — мы

сейчасъ-же устроимъ Павлу Михайловичу побѣгъ... онъ необходимъ здѣсь.

Мать недовърчиво взглянула на Софью, а та, поискавъ глазами, куда-бы бросить окурокъ папиросы, сунула его въ землю цвъточной банки.

- Портятся отъ этого цвёты! машинально замётила мать.
- Извините! сказала Софья. Николай тоже всегда говоритъ мн<sup>в</sup> это... И, вынувъ изъ банки окурокъ, она выбросила его за окно.

Мать смущенно взглянула въ лицо ей и виновато пророворила:

- Вы извините меня! Я это такъ сказала, не подумавъ. Развѣ я могу учить васъ...
- А почему и не учить, если я неряха? отозвалась Софья, пожавъ плечами. Готовъ кофе? Спасибо! А почему одна чашка? Вы не будете пить?

И вдругъ, взявъ мать за плечи, привлекая къ себѣ и заглядывая въ глаза, она удивленно спросила:

— Неужели вы стёсняетесь?

Мать, улыбаясь, отвътила:

— Только что я вамъ насчетъ окурка сказала, а вы меня спрашиваете — не стъсняюсь-ли!

И, не скрывая своего удивленія, она заговорила, какъбы спрашивая:

- Вчера къ вамъ прівхала, а веду себя такъ, словно я дома и васъ давно знаю... ничего не боюсь, говорю, что хочу... даже вотъ разныя замвчанія двлаю.
  - Такъ и нужно! воскликнула Софья.
- У меня голова кружится... и я какъ будто сама себъ чужая... тихо продолжала мать. Бывало ходишь, ходишь около человъка, прежде чъмъ что-нибудь скажещь ему отъ души... а теперь всегда душа открыта и сразу говоришь такое, чего раньше не подумала бы... и всего много!

Софья снова закурила папиросу, ласково и молча освъщая лицо матери своими стрыми глазами.

- Вы говорите побѣгъ устроить... Ну, а какъ-же онъ жить будеть бѣглый? поставила мать волновавшій ее вопросъ.
- Это пустяки! отвътила Софья, наливая себъ еще кофе. Будетъ жить, какъ живутъ десятки бъжавшихъ... Я вотъ только что встрътила и проводила одного... тоже очень цънный человъкъ... рабочій съ юга, былъ сосланъ на пять лътъ, а прожилъ въ ссылкъ три съ половиной мъсяща... Поэтому я пышная такая. Вы думаете, я всегда такъ одъваюсь? Терпъть не могу нарядовъ и пышныхъ шелестовъ... Человъкъ простъ и долженъ одъваться просто, красиво, но просто...

Мать пристально посмотрёла на нее, улыбнулась и, задумчиво качая головой, тихо сказала:

- Нѣтъ, видно смялъ меня этотъ день, Первое Мая! Неловко мнѣ какъ-то, и точно по двумъ дорогамъ сразу я иду... то мнѣ кажется, что я все понимаю, а то вдругъ какъ въ туманъ попала... Вотъ теперь вы... смотрю на васъ барыня... заниматесь вы этимъ дѣломъ... Пашу знаете и цѣните его, спасибо вамъ...
  - Ну, ужъ это вамъ спасибо! засмъялась Софья.
- Что я? Не я его этому научила! вздохнувъ, сказала мать. — Такъ я говорю — настойчиво продолжала она — то все мнѣ просто и близко, то вдругъ не могу я понять этой простоты. Тоже вотъ спокойно мнѣ и вдругъ боязно, что такъ спокойно. Всю свою жизнь билась... а теперь и есть чего бояться... а я — мало боюсь... Отчего это? Не пойму!..

Софья задумчиво отвѣтила:

—Придеть время — все поймете!.. Ну, мнѣ пора сиять съ себя все это великолѣпіе...

Положивъ окурокъ на блюдцѣ своей чашки, она тряхнула головой, ея золотистые волосы разсыпались густыми прядями по спинѣ, и она ушла. Мать посмотрёла вслёдъ ей, вздохнула, оглянулась и безъ думъ въ полудреметномъ состоянии покоя, тяготившаго ее, стала убирать посуду.

#### Ш.

Часа въ четыре явился Николай. Объдали, и за объдомъ Софья разсказывала посмъиваясь, какъ она встръчала и прятала бъжавшаго изъ ссылки человъка, какъ боялась шпіоновъ, видя ихъ во всъхъ людяхъ и какъ смѣшно велъ себя этотъ бъглый... Въ тонъ ея было чтото напоминавшее матери похвальбу рабочаго, который хорошо сдѣлалъ трудную работу и — доволенъ.

Теперь она была одъта въ легкое широкое платъе стального цвъта. Оно падало отъ плечъ ея къ ногамъ теплыми волнами и было мягкое, безшумное. Она казалась выше ростомъ въ этомъ платъв, глаза ея какъ будто потемнъли, и движенія стали болъе спокойными.

- Тебѣ, Софья, заговорилъ Николай послѣ обѣда, придется взять еще дѣло... Ты знаешь, мы затѣяли газету для деревни... но связь съ людьми оттуда потеряна, благодаря послѣднимъ арестамъ. Вотъ только Пелагея Ниловна можетъ указать намъ, какъ найти человѣка, который возьметъ распространеніе газеты на себя. Ты съ ней поѣзжай туда... нужно скорѣе...
  - Хорошо! покуривая папиросу, сказала Софья.
  - Вдемъ, Пелагея Ниловна?
  - Что-жъ, повдемте...
  - Далеко?
  - Верстъ восемьдесять...
- Чудесно!.. А теперь я поиграю. Вы какъ, Пелагея Ниловна, можете потерпёть немного музыки?
- Вы меня не спрашивайте будто нѣтъ меня тутъ! сказала мать, усаживаясь въ уголокъ дивана, обитаго клеенкой. Она видѣла, что братъ и сестра какъ-бы не обращають на нее вниманія и въ то-же время выходило

такъ, что она все время невольно вмѣшивалась въ ихъ разговоръ, незамѣтно вызываемая ими.

— Вотъ слушай, Николай! Это — Григъ. Я сегодня привезла... Закрой окна.

Она открыла ноты, не сильно ударила по клавишамъ лъвой рукой. Сочно и густо запъли струны. глубокимъ вздохомъ, къ нимъ прилилась еще одна нота, богатая звукомъ, вздрагивающая отъ полноты. Изъ подъ пальцевъ правой руки, свётло звеня, тревожной стаей полетвли странно прозрачные крики струнъ и закачались, забились, какъ испуганныя птицы, на темномъ фонв низкихъ нотъ, а эти пёли мёрно и стройно, какъ волны моря, утомленныя бурей. Въ отвёть на песню безнадежно отвывались густыя волны темныхъ звуковъ, широкія и гулкія, он' поглощали своей глубиной рой звенящихъ жалобъ, вопросовъ, стоновъ, слитыхъ въ тревожной пѣснѣ. Порой она отчаянно взлетала вверхъ, рыдая и тоскуя и снова падала, ползла, качалась на зыбкомъ и густомъ потокъ басовыхъ нотъ, тонула, исчезала въ нихъ и снова прорываясь сквозь равном'трный, безнадежно спокойный гулъ, росла, звенвла и таяла, растворялась въ широкомъ взмахв влажныхъ ноть, захлестнутая ими. А онв взлыхали все такъ-же сильно и спокойно, не уставая, не отввчая, безъ торжества...

Сначала мать не трогали всё эти звуки и были непонятны ей, въ ихъ теченіи она слышала только звенящій хаосъ. Слухъ ея не могъ поймать мелодіи въ сложномъ трепетё массы нотъ. Полудремотно она смотрёла на Николая, сидёвшаго поджавъ подъ себя ноги въ другомъ концё широкаго дивана, разглядывала строгій профиль Софьи и голову ея, согнутую тяжелой массой золотистыхъ волосъ. Заходило солнце и одинъ лучъ, задумчиво вздрагивая, сначала тепло освёщалъ голову и плечо Софьи, потомъ легъ на клавиши рояли и затрепеталъ подъ пальцами женщины, обнимая ихъ. Музыка наполняла комнату все тёснёе и незамётно для матери будила сердце. Три ноты, звнокія, какъ голось Феди Мазина, правильно смѣняя одна другую, блестѣли въ потокѣ звуковъ точно три серебряныя рыбы въ ручьѣ... Порою съ ними соединялась еще одна и вмѣстѣ онѣ пѣли что-то простое, касавшееся сердца ласково и грустно. Она стала слѣдить за ними, ждать ихъ пѣнія и слушала только эти ноты, выдѣляя ихъ изъ тревожнаго хаоса звуковъ, который постепенно становился неслышень ей...

И почему-то предъ ней вставала изъ темной ямы прошлаго одна обида, давно забытая, но воскресавшая теперь съ горькой ясностью.

Однажды покойный мужъ пришелъ домой поздно ночью, сильно пьяный, схватилъ ее за руку, бросилъ съ постели на полъ, ударилъ въ бокъ ногой и сказалъ:

— Ступай вонъ, сволочь, надобла ты мнв !.. Ступай!

Она, чтобы защитить себя отъ его ударовъ, быстро взяла на руки двухлътняго сына и, стоя на колъняхъ, прикрылась его тъломъ, какъ щитомъ. Онъ плакалъ, билси у нея въ рукахъ, испуганный, голенькій и теплый.

— Ступай! — кричалъ Михаилъ.

Она вскочила на ноги, бросилась въ кухню, накинула на плечи кофту, закутала ребенка въ шаль и молча, безъ криковъ и жалобъ, босая, въ одной рубашкъ и кофтъ сверхъ нея, пошла по улицъ. Былъ май и ночь была свъжа, пыль улицы холодно приставала къ ногамъ, набиваясь между пальцами. Ребенокъ плакалъ, бился. Она раскрыла грудь, прижала сына къ тълу и, гонимая страхомъ, шла по улицъ, шла, тихонько баюкая:

0-0-0... 0-0-0!..

А уже свётало, ей было боязно и стыдно ждать, что кто-нибудь выйдеть на улицу, увидить ее полунагую... Она сошла къ болоту и сёла на вемлю подъ тёсной группой молодыхъ осинъ. И такъ сидёла долго, объятая ночью, неподвижно глядя во тьму широко раскрытыми глазами, и боязливо пёла, баюкая уснувшаго ребенка и обиженное сердце свое...

- 0-0-0... 0-0-0... 0-0-0!..

Въ одну изъ минутъ, проведенныхъ ею тамъ, надъ гоновой ея мелькиула, улетая вдаль, какая-то черная, тихая итица — она разбудила ее, подняла. Дрожащая отъ холода, она пошла домой, навстръчу привычному ужасу побоевъ и новыхъ обидъ...

Послёдній разъ вздохнуль гулкій аккордь, безразличный, холодный, вздохнуль и замерь.

Софья обернулась, негромко спрашивая брата:

— Понравилось?

Очень! — сказаль онъ, вздрогнувъ, какъ разбуженный. — Очень...

Въ груди матери пѣло и дрожало эхо воспоминаній, ей хотѣлось еще музыки. И гдѣ-то сбоку, стороной, развивалась мысль:

— Воть живуть люди... брать и сестра, дружно, спокойно... Музыка... Не ругаются, не пьють водки, не спорять изъ-за куска... Нѣть у нихъ желанія обидѣть другь друга, какъ это есть у людей черной жизни...

Софья быстро курила папиросу. Она курила много, почти безпрерывно.

- Это любимая вещь покойника Кости! сказала она, торопливо затягиваясь дымомъ, и снова взяла негромкій, печальный аккордъ. Какъ я любила играть ему. Какой онъ чуткій былъ, отзывчивый на все... всёмъ полный...
- О мужѣ вспоминаетъ, должно быть... мелькомъ отмѣтила мать. А улыбается...
- Сколько даль мит счастья этоть челов вкъ... тихо говорила Софья, акомпанируя своимъ думамъ легкими звуками струнъ. Какъ онъ умтъ жить... Всегда въ немъ гор вла радость, двтская, живая радость...
  - Детская... повторила мать про себя, соглашаясь.
- Да-а! сказалъ Николай, теребя свою бородку. Пъвучая душа!..

Софья бросила куда-то начатую папиросу, обернулась къ матери и спросила ее:

— Вамъ не мѣшаетъ мой шумъ, нѣтъ?

Мать отвётила съ легкой досадой, которую не могла сдержать.

- Вы меня не спрашивайте... я ничего не понимаю... сижу, слушаю, думаю про себя...
- Нътъ, вы должны понимать! сказала Софья. Женщина не можетъ не понять музыку... а особенно, если ей грустно...

Она сильно ударила по клавишамъ, и раздался громкій крикъ, точно кто-то услышалъ ужасную для себя въсть, она ударила его въ сердце и вырвала этотъ потрясающій звукъ. Испуганно затрепетали молодые голоса и бросились куда то торопливо, растерянно, и снова закричалъ громкій гнъвный голосъ, все заглушая... Должно быть случилось несчастіе, но вызвало къ жизни не жалобы, а гнъвъ... Потомъ явился кто-то ласковый и сильный и запълъ простую красивую пъснь, уговаривая и призывая за собой. Обиженно и глухо ворчали голоса басовыхъ струнъ...

Она играла долго, обильно сёя массы півучихь звуковь, и это волновало мать, возбуждая въ ней желаніе спросить — о чемъ говорить музыка, вызывая неясные образы, чувства, мысли, тотчасъ-же смінявшіяся другими. Печаль и тревога уступали місто проблескамъ спокойной радости, казалось, въ комнаті летаеть рой невидимыхъ птицъ, оні, проникая всюду, задівають за сердце ніжными крыльями, тревожать и утішають, играють и серьезно поють о чемъто, что невольно вызываеть въ груди неуловимыя словами думы и бодрять сердце смутными надеждами, свіжо и кріпко ласкають его.

Грудь матери полно налилась добрымъ желаніемъ сказать что-то хорошее и этимъ двумъ людямъ, и всёмъ вообще. Она тихонько улыбалась, охмёленная музыкой, чувствуя себя способной сдёлать что-то нужное для брата и сестры. И поискавъ глазами — что можно сдёлать, тихонько пошла въ кухню ставить самоваръ.

Но это желаніе не исчезло у нея, оно билось въ груди настойчиво, ровно, и разливая чай, она говорила волнуясь, смущенно усм'вхаясь и какъ-бы отирая свое сердце словами теплой ласки, которую она давала равном'врно имъ и себ'в.

— Мы, люди черной жизни, все чувствуемъ, но трудно выговорить сердце намъ, намъ это совъстно, что вотъ понимаемъ, а сказать не можемъ. И часто отъ совъсти сердимся мы на мысли наши. Да и на тъхъ, кто ихъ внушаетъ, сердимся.

Николай слушалъ и кивалъ головой, торопливо протирая очки, а Софья смотрѣла на нее, широко открывъ свои огромные глаза и забывая курить угасавшую папиросу. Она сидѣла у піанино вполоборота къ нему и порою тихо касалась клавишъ тонкими пальцами правой руки. Аккордъ осторожно вливался въ рѣчь матери, торопливо облекавшей чувства въ простыя, душевныя слова.

— Я вотъ теперь смогу сказать кое-что про себя, про своихъ людей... потому что понимаю жизнь... а стала понимать, когда могла сравнить. Раньше жила, и не съ чёмъ было сравнивать. Вёдь въ нашемъ быту всё живутъ одинаково. А теперь вижу, какъ другіе живутъ, смотрю, какъ сама жила и — горько вспомнить, тяжело... ну, назадъ не воротишь, а и воротишься — молодости не найдешь...

Она понизила голосъ и продолжала:

Можеть быть я что-нибудь и не такъ говорю и не нужно этого говорить, потому что вы сами все знаете... но въдь и про себя говорю... это вы меня поставили рядомъ съ собой...

Слезы радостной благодарности зазвенёли въ ея голосе, и, глядя на нихъ съ улыбкой въ глазахъ, она сказала:

— Хочется мит сердце открыть передъ вами, чтобы видели вы, какъ я желаю вамъ добраго, хорошаго!

- Мы это видимъ! тихо сказалъ Николай. Вы дълаете праздникъ намъ.
- Мић въдь что кажется? улыбалась она, понижая голосъ. Кажется, что я кладъ нашла, богата стала... И всъхъ одарить могу! Это, можетъ быть, только глупость моя разыгралась...
  - Не говорите такъ! серьезно сказала Софья.

Она не могла насытить свое желаніе и снова говорила имъ то, что было ново для нея и казалось ей неоцінимо важнымъ. Потомъ она стала разсказывать о себів, о своей біздной жизни въ обидахъ и терпівливомъ страданіи, разсказывала и — вдругъ останавливалась, ей казалось, что она отошла въ сторону сама отъ себя и говоритъ точно о комъ-то другомъ...

Въ простыхъ словахъ, беззлобно, съ усмѣшкой сожалѣвія на губахъ, она развертывала передъ ними однообразный, сѣрый свитокъ печальныхъ дней, перечисляя побои мужа, и сама поражалась ничтожностью поводовъ къ этимъ побоямъ, сама удивлялась своему неумѣнію отклонить ихъ...

Они оба слушали ее молча, внимательно, подавленные глубокимъ смысломъ простой исторіи человѣка, котораго считали скотомъ и который самъ долго и безропотно чувствоваль себя тѣмъ, за кого его считали. Казалось, тысячи жизней говорятъ ея устами — обыденно и просто было все, чѣмъ она жила, но такъ просто и обычно жило безчисленное множество людей на землѣ, и ея исторія, все расширяясь въ ихъ глазахъ, принимала значеніе символа... Николай поставилъ локти на столъ, положилъ голову на ладони и не двигался, глядя на нее черезъ очки напряженно прищуренными глазами. Софья откинулась на спинку стула и порой вздрагивала, порой шептала что-то про себя, отрицательно покачивая головой. Лицо ея стало еще болѣе худымъ и блѣднымъ, и она не курила.

— Однажды я сочла себя несчастной, мнв показалось, что жизнь моя лихорадка... — тихо заговорила она, опу-

ская голову. — Это было въ ссылкъ. Маленькій увздный городишко, делать нечего, думать не о чемъ, кроме себя... Я складывала всв мои несчастія и взвышивала ихъ, отъ нечего делать: воть — поссорилась съ отцомъ, котораго любила, прогнали изъ гимназіи и оскорбили, тюрьма, предательство товарища, который быль близокъ мнв, аресть мужа, опять тюрьма и ссылка, смерть мужа... И миж тогда казалось, что самый несчастный человъкъ — это я... Но всв мои несчастья и въ десять разъ больше — не стоять ивсяца вашей жизни, Пелагея Ниловна... не стоять! Это ежедневное истязаніе въ продолженіе годовъ... Гдв люди черпають силу страдать?

Привыкають! — вздохнувъ, отвѣтила Власова. Мнъ казалось — я знаю эту жизнь! — задумчиво сказаль Николай. — Но когда о ней говорить не книга и не разрозненныя впечатленія мон, а воть такъ, сама она страшно! И страшны мелочи, страшно ничтожное, секунды, изъ которыхъ слагаются года...

Бесвда вдумчиво текла, росла, охватывая черную жизнь со всёхъ сторонъ, мать углублялась въ свои воспоминанія и, извлекая изъ сумрака прошлаго каждодневныя мелкія обиды, создавала тяжелую картину огромнаго нёмого ужаса, въ которомъ утонула ея молодость. Наконецъ сказала:

- Ой, заговорила я васъ... пора вамъ отдыхать! Всего не перескажешь...

Брать и сестра простились съ нею молча. Ей показалось, что Николай поклонился ниже, чёмъ всегда и крепче пожаль руку. А Софья проводила ее до комнаты и, остановясь въ дверяхъ, сказала тихо:

— Отдыхайте... покойной ночи!

Оть ен голоса вънло тепломъ, и стрые глаза такъ мягко ласкали лицо матери...

Она взяла руку Софьи и, сжимая ее своими руками, отвятила:

— Спасибо вамъ!..

### IV.

Дня три прошло въ непрерывныхъ разговорахъ съ Софьей и Николаемъ, въ разсказахъ о прошломъ, которое, взволнованно и настойчиво поднимаясь со дна проснувшейся души, ужасалось само себъ и просило объясненія. И вниманіе, съ которымъ братъ и сестра слушали мать, все шире открывало ея сердце, освобождая его изъ тъсной, темной клътки.

А на четвертый день она и Софья явились предъ Николаемъ двумя бъдно одътыми мъщанками, въ поношенныхъ ситцевыхъ платьяхъ и кофтахъ, съ котомками за плечами и съ палками въ рукахъ. Костюмъ убавилъ Софъв ростъ и сдълалъ еще строже ея блъдное лицо.

Прощаясь съ сестрой, Николай крѣпко пожаль ей руку, и мать еще разъ отмѣтила эту простоту и спокойствіе отношеній. Ни поцѣлуевъ, ни ласковыъ словъ у этихъ людей, а относятся они другъ къ другу такъ душевно, заботливо.

Женщины молча прошли по улицамъ города, вышли въ поле и зашагали плечо къ плечу по широкой, избитой дорогъ между двумя рядами старыхъ березъ.

- А не устанете вы? спросила мать у Софыи.
- Вы думаете мало я ходила! Это мив знакомо...

И съ улыбкой, весело, какъ будто она хвасталась славными шалостями дётства, Софья стала разсказывать матери о своей революціонной работѣ. Ей приходилось жить подъчужимъ именемъ, пользуясь фальшивымъ документомъ, переодёваться, скрываясь отъ шпіоновъ, возить пуды запрещенныхъ книгъ по разнымъ городамъ, устраивать побъги для ссыльныхъ товарищей, сопровождать ихъ заграницу. Въ ея квартиръ была устроена тайная типографія, и когда жандармы, узнавъ объ этомъ, явились съ обыскомъ, она, успъвъ за минуту передъ ихъ приходомъ переодъться горничной, ушла, встрътивъ у воротъ дома своихъ гостей и, безъ верхняго платья, въ легкомъ платкъ на головъ и съ жестянкой для керосина въ рукахъ, зимою, въ кръпкій

морозъ, прошла весь городъ изъ конца въ конецъ. Другой разъ она прівхала въ чужой городъ къ своимъ знакомымъ и когда уже шла по лістниців въ ихъ квартиру, замітила, что у нихъ обыскъ. Возвращаться назадъ было поздно, тогда она смітло позвонила въ дверь этажемъ ниже квартиры знакомыхъ и, войдя со своимъ чемоданомъ къ незнакомымъ людямъ, откровенно объяснила имъ свое положеніе.

 — Можете выдать меня, если хотите, но я думаю вы не сдѣлаете этого, — сказала она увъренно.

Они были сильно испуганы и всю ночь не спали, ожидая каждую минуту, что къ нимъ постучать, но не рѣшились выдать ее жандармамъ, а утромъ, вмѣстѣ съ нею смѣялись надъ ними. А однажды она, переодѣтая монахиней, ѣхала въ одномъ вагонѣ и на одной скамъѣ со шпіономъ, который выслѣживалъ ее, и, хвастаясь своей ловкостью, разсказывалъ ей, какъ онъ это дѣлаетъ. Онъ былъ увѣренъ, что она ѣдетъ съ этимъ поѣздомъ въ вагонѣ второго класса, на каждой отановкѣ выходилъ и, возвращаясь, говорилъ ей:

— Не видно... спать легла, должно быть. Тоже и они устають... жизнь трудная, врод'в нашей!

Мать слушала ея разсказы, смѣялась и смотрѣла на нее ласкающими глазами. Высокая, сухая, Софья легко и твердо шагала по дорогѣ стройными и крѣпкими ногами. Въ ея походкѣ, словахъ, въ самомъ звукѣ голоса, хотя и глуховатомъ, но бодромъ, во всей ея прямой фигурѣ было много душевнаго здоровья, веселой смѣлости и жажды воздуха, простора. Ея глаза смотрѣли на все молодо и всюду видѣли что-то, радовавшее ее юной радостью.

- Смотрите какая славная сосна! восклицала Софья, указывая матери на дерево. Мать останавливалась и смотрвла сосна была не выше и не гуще другихъ.
- Ничего, хорошее дерево! усмѣхаясь говорила она. И видѣла, какъ вѣтеръ игралъ сѣдыми волосами надъухомъ женщины.
  - Жавороновъ! Сфрые глаза Софыи ласково разго-

рались, и тёло какъ будто поднималось отъ земли навстрёчу музыкё, невидимо звенёвшей въ ясной высотё. Порою она, гибко наклоняясь, срывала полевой цвётокъ и легкими прикосновеніями тонкихъ быстрыхъ пальцевъ любовно гладила дрожащіе лепестки. И что-то напёвала, тихо и красиво.

Встрвчались и обгоняли крестьяне, пвшеходы и на телвгахъ, говорили:

# — Миръ дорогой!

Горёло вешнее ласковое солнце, мягко сверкала голубая глубина, по сторонамъ дороги тянулся темный хвойный лѣсъ, ярко зеленѣли поля, пѣли птицы, густой смолистый воздухъ тепло и нѣжно гладилъ щеки.

Все это подвигало сердце ближе къ женщинѣ со свѣтлыми глазами, и мать невольно жалась къ ней, стараясь идти въ ногу. Но порою въ словахъ Софьи вдругъ явилось что-то слишкомъ звонкое, рѣзкое, оно казалось матери лишнимъ и возбуждало у нея опасливую думу:

— Не понравится она Михайлъ-то...

А черезъ минуту Софья снова говорила просто, душевно, и мать, любовно улыбаясь, заглядывала ей въ глаза.

- Какая молодая вы еще! вздохнувъ сказала она.
- О, мит ужъ тридцать два года! воскликнула Софья.

Власова улыбнулась.

- Я не про это... съ лица вамъ можно больше дать. А посмотришь въ глаза ваши, послушаешь васъ и даже удивляешься... Жизнь ваша безпокойная и трудная, опасная, а сердце у васъ улыбается.
- Я не чувствую, что мнѣ трудно и не могу представить жизнь лучше, интереснъе этой... Я буду звать васъ
   Ниловна, Пелагея это не идетъ вамъ.
- Зовите, какъ хочется! задумчиво сказала мать. Какъ хочется, такъ и зовите... Я воть все смотрю на васъ, слушаю, думаю... И больше всего пріятно мнѣ видѣть, что всѣ вы знаете пути къ сердцу человѣческому. Все въ

человък передъ вами открывается безъ робости, безъ опасеній... такъ сама собой распахивается душа встръчу вамъ... И думаю я про всъхъ васъ — одольють они злое въ жизни, непремънно одольють!

— Мы побъдимъ, потому что мы съ рабочимъ народомъ! — увъренно и громко сказала Софья. — Нашу силу работать, нашу въру въ побъду правды мы беремъ у народа, а народъ — неисчерпаемый источникъ силы и духовной, и рабочей... Въ немъ скрыты всъ возможности и съ инмъ — все достижимо!.. Надо только разбудить его сознаніе, душу его, великую душу ребенка, которому не даютъ свободы рости...

Рвчь ея будила въ сердце матери сложное чувство — ей, почему-то, было жалко Софью не обидной дружеской жалостью, и хотвлось слышать отъ нея другія слова, боле простыя...

 — Кто васъ наградить за труды ваши? — спросила она тихо и печально.

Софья ответила съ гордостью, какъ показалось матери:

— Мы уже награждены!... Мы нашли для себя жизнь, которая удовлетворяеть насъ, мы живемъ широко и полно, всеми силами души — чего еще можно желать?

Мать взглянула на нее и опустила голову, снова подумавъ:

— Не понравится она Михайлв...

Вдыхая полной грудью сладкій воздухъ, он'в шли не быстрой, но скорой походкой, и матери казалось, что она идеть на богомолье. Ей вспоминалось дітство и та хорошая радость, съ которой она, бывало, ходила изъ села на праздникъ въ дальній монастырь къ чудотворной икон'в.

Иногда Софья негромко, но красиво пѣла какія-то новыя пѣсни о небѣ, о любви или вдругъ начинала разскавывать стихи о полѣ и лѣсахъ, о Волгѣ, а мать; улыбаясь, слушала и невольно покачивала головой въ ритмъ стиха, поддаваясь музыкѣ его.

Въ груди у нея было тепло, тихо и задумчиво, точно въ маленькомъ старомъ саду лѣтнимъ вечеромъ.

### V.

На третій день пришли къ селу, мать спросила мужика, работавшаго въ полі, гді деттярный заводъ, и скоро оні спустились по крутой лісной тропинкі — корни деревьевъ лежали на ней какъ ступени — на небольшую круглую поляну, засоренную углемъ и щепой, залитую деттемъ.

— Вотъ и пришли! — безпокойно оглядываясь сказала мать.

У шалаша изъ жердей и вътвей, за столомъ изъ трехъ нестроганныхъ досокъ, положенныхъ на козлы, врытые въ землю, сидъли объдая — Рыбинъ, весь черный, въ разстегнутой на груди рубахъ, Ефимъ и еще двое молодыхъ парней. Рыбинъ первый замътилъ ихъ и, приложивъ ладонь къ глазамъ, молча ждалъ.

Здравствуйте, братецъ Михайло! — крикнула мать еще издали.

Онъ всталъ, не торопясь пошелъ навстречу, узнавъ ее, остановился и, улыбаясь, погладилъ бороду темной рукой.

— Идемъ на богомолье! — говорила мать подходя. — Дай, думаю, зайду, навъщу брата! Вотъ моя подруга, Анной звать...

Гордясь своими выдумками, она искоса взглянула въ лицо Софьи, серьезное и строгое.

— Здравствуй! — сказалъ Рыбинъ, сумрачно усмъхаясь, потрясь ея руку, поклонился Софъв и продолжалъ: — Не ври, здвсь не городъ, вранье не требуется! Все свои люди...

Ефимъ, сидя за столомъ, зорко разсматривалъ странницъ и что-то говорилъ товарищамъ, тихо жужжавшимъ голосомъ. Когда женщины подошли къ столу, онъ всталъ и молча поклонился имъ, его товарищи сидъли неподвижно, какъ-бы не замъчая гостей. — Мы тутъ живемъ, какъ монахи! — сказалъ Рыбинъ, легонько ударяя Власову по плечу. — Никто не ходитъ къ намъ, хозяина въ селѣ нѣтъ, хозяйку гъ больницу увезли, и я теперь вродѣ управляющаго... Садитесь-ка за столъ. Чай есть хотите? Ефимъ, досталъ-бы молока!

Не торопясь, Ефимъ пошелъ въ шалашъ, странницы снимали съ плечъ котомки, одинъ изъ парней, высокій и худой, всталъ изъ-за стола, помогая имъ, другой, коренастый и лохматый, задумчиво облокотясь на столъ, смотрѣлъ на нихъ, почесывая голову и тихо мурлыкая пѣсню.

Тяжелый аромать свёжаго дегтя сливался съ душнымъ запахомъ прёлаго листа и кружилъ голову.

- Воть этого звать Яковъ, указывая на высокаго пария, сказалъ Рыбинъ, а тотъ Игнатій... Ну, какъ сынъ твой?
  - Въ тюрьмв! вздохнувъ сказала мать.
- Опять въ тюрьмъ? воскликнулъ Рыбинъ. Понравилось ему, однако...

Игнатій пересталь піть, Яковь взяль палку изь рукь матери и сказаль:

- Садитесь, бабушка...
- А что-же вы? Садитесь! пригласилъ Рыбинъ Софью. Она молча сѣла на обрубокъ дерева, внимательно разглядывая Рыбина.
- Когда взяли? спросилъ Рыбинъ, усаживаясь противъ матери и, качнувъ головой, воскликнулъ: Не везетъ тебъ, Ниловна!
  - Ничего! сказала она.
  - Не привыкаеть?
  - Не привыкаю, а вижу нельзя безъ этого!
  - Такъ! сказалъ Рыбинъ. Ну, разсказывай...

Ефимъ принесъ горшокъ молока, взялъ со стола чашку, сполоснулъ водой и, наливъ въ нее молоко, подвинулъ къ Софъѣ, внимательно слушая разсказъ матери. Онъ двигался и дѣлалъ все безшумно, осторожно. Когда мать кончила свой краткій разсказъ — всѣ молчали съ минуту, не глядя

другъ на друга. Игнатъ, сидя за столомъ, рисовалъ ногтемъ на доскахъ какой-то узоръ. Ефимъ стоялъ сзади Рыбина, облокотясь на его плечо. Яковъ, прислонясь къ стволу дерева, сложилъ на груди руки и опустилъ голову. Софъя исподлобъя оглядывала мужиковъ...

- Да-а! медленно и угрюмо протянулъ Рыбинъ. Вотъ оно какъ ръшили... открыто...
- У насъ-бы, если такой парадъ устроить, сказаль Ефимъ и хмуро усмѣхнулся, на смерть избили-бы мужики!
- Изобьють! подтвердиль Игнать, кивнувъ головой. — Нѣть, я на фабрику уйду, тамъ лучше...
- Судить, говоришь, будуть Павла? спросиль Рыбинъ.
  - Да, судить решено... сказала мать.
  - И что-же, какое наказаніе... не слышала?
- Каторга или вѣчное поселеніе въ Сибири... тихо отвѣтила она.

Трое парней всѣ сразу посмотрѣли на нее, а Рыбинъ опустилъ голову и медленно спросилъ:

- А онъ, когда затѣвалъ это дѣло, зналъ, что ему грозитъ?
  - Не знаю... навѣрно зналъ...
  - Зналъ! громко сказала Софья.

Всё замолчали не двигаясь, какъ-бы застывъ въ одной холодной мысли.

- Такъ! продолжалъ Рыбинъ сурово и важно. Я тоже думаю, что зналъ онъ. Не смѣривъ онъ не прыгаеть, человѣкъ серьезный. Вотъ, ребята видали? Зналъ человѣкъ, что и штыкомъ его ударить могутъ, и каторгой попотчуютъ, но пошелъ. Надо было ему пойти онъ пошелъ. Мать на дорогѣ ему лягь перешагнулъ-бы и пошелъ... Пошелъ-бы, Ниловна, черезъ тебя?
- Пошелъ-бы! вздрогнувъ сказала мать и оглянулась, тяжело вздохнувъ. Софья молча погладила ея руку

и, сердито нахмуривъ брови, въ упоръ посмотрѣла на Рыбина.

— Это — человѣкъ! — сказалъ онъ негромко и оглянулъ всѣхъ темными глазами. И снова шестеро людей молчали. Тонкіе лучи солнца золотыми лентами висѣли въ воздухѣ. Гдѣ-то убѣжденно каркала ворона. Мать осматривалась, разстроенная воспоминаніями о Первомъ Маѣ, тоской о сынѣ и объ Андреѣ. На маленькой, тѣсной полянѣ валялись разбитыя бочки изъ подъ дегтя, топырились выкорчеванные пни, дрожали стружки дерева. Дубы и березы, густо тѣснясь вокругъ поляны, незамѣтно надвигались на нее со всѣхъ сторонъ, точно желая стереть, уничтожить весь этотъ хламъ, всю грязь, обижавшую ихъ. И связанные тишиной, неподвижные, они бросали на землю темныя, теплыя тѣни.

Вдругъ Яковъ отшатнулся отъ дерева, шагнулъ въ сторону, остановился и, взмахнувъ головой, спросилъ сухо и громко:

- Это противъ такихъ насъ съ Ефимомъ поставять?
- А ты думаешь противъ кого? отвётилъ Рыбинъ угрюмымъ вопросомъ.
- Я, всетаки, пойду въ солдаты! негромко и упрямо заявилъ Ефимъ.
- Кто отговариваеть? воскликнуль Игнать. Иди!
  - И, въ упоръ глядя на Ефима, усмъхаясь, сказалъ:
- Только когда въ меня стрѣлять будешь, цѣль въ голову... не калѣчь, а сразу убивай!
  - Слышалъ я это! рѣзко крикнулъ Ефимъ.
- Погоди, ребята! заговорилъ Рыбинъ, оглядывая ихъ, и поднялъ руку неторопливымъ движеніемъ. Вотъ женщина! сказалъ онъ, указывая на мать. Сынъ у нея, навърное, пропалъ теперь...
- Зачёмъ ты это говоришь? спросила мать, тоскливо и негромко.

— Надо! — отвътилъ онъ угрюмо. —Ну, что-же, убили ее этимъ? Ниловна, ты книжекъ принесла?

Мать взглянула на него и, помолчавъ, отвътила:

- Принесла...
- Такъ! сказалъ Рыбинъ, ударивъ ладонью по столу. Я это сразу понялъ, какъ увидалъ тебя... зачёмъ тебв идти сюда, коли не для этого? Видали? Сына выбили изъ ряда мать на его мёсто встала!

Онъ выпрямился и, зловеще грозясь рукой, крикнуль тлухо:

— Они — матерно выругался — не знають, что сёють ихъ слёпыя руки. Они увидять это, когда взростеть наша сила и начнемъ мы косить проклятыя травы. Увидять!

Мать испугалась его крика, она смотрела на него и видела, что лицо Михаила резко изменидось — похудело, борода стала неровной и подъ нею чувствовались кости скуль. На синеватыхъ бёлкахъ глазъ явились тонкія красныя жилки, какъ будто онъ долго не спалъ, носъ у него сталь хрящеватье, хищно загнулся. Раскрытый вороть пропитанной дегтемъ, когда-то красной, рубахи обнажалъ сухія ключицы, густую черную шерсть на груди, и во всей фигурѣ теперь было еще болѣе мрачнаго, траурнаго. Сухой блескъ воспаленныхъ глазъ освёщалъ темное лицо огнемъ тоски и гнѣва, сверкавшаго во взглядѣ красными искрами. Софья, поблёднёвъ, молчала, не отрывая глазъ отъ мужиковъ. Игнатъ покачивалъ головой, сощуривъ глава, а Яковъ, снова стоя у шалаша, темными пальпами сердито отламываль кору отъ жердей. Вдоль стола за спиной матери медленно шагалъ Ефимъ.

— Намедни, — продолжалъ Рыбинъ, — вызвалъ меня земскій... говорить мнѣ: ты что мерзавецъ, сказалъ священнику? Почему я — мерзавецъ? Я зарабатываю хлѣбъ свой гробомъ, я ничего худого противъ людей не сдѣлалъ, говорю... вотъ. Онъ заоралъ, ткнулъ мнѣ въ зубы... и трое сутокъ я сидѣлъ подъ арестомъ. Такъ говорите вы съ народомъ! Такъ? Не жди прощенья, дъяволъ! Не я — другой,

не тебѣ — дѣтямъ твоимъ возместитъ обиду мою... помни! Вспахали вы желѣзными когтями жадности вашей груди народу, посѣяли въ нихъ зло — не жди пощады, дъяволы наши! Вотъ.

Онъ быль весь налить кипящей злобой, и въ голосе его вздрагивали звуки, пугавшіе мать.

- А что я сказаль попу? продолжаль онь спокойнве. — Послв схода въ селв сидить онъ съ мужиками на улиць и разсказываеть имъ, что, дескать, люди — стадо, для нихъ всегда, пастуха надо... такъ. А я пошутилъ какъ назначать, моль, въ лесу воеводой лису, пера будеть много, а птицы — нътъ! Онъ покосился на меня, заговорилъ насчетъ того, что, молъ, терпъть надо народу и больше Богу молиться, чтобы Онъ силу даль для теривныя. А я сказаль — что, моль, народь, молится много, да, видно, время н'ять у Бога, не слышить! Воть. Онъ привязался ко мив -- какими молитвами я молюсь? Я говорю - одной всю жизнь, какъ и весь народъ: Господи, научи таскать барамъ кирпичи, всть каменья, выплевывать полінья! Онъ мні и договорить не даль... Вы — барыня? вдругь почему-то оборвавь разсказъ, спросиль Рыбинъ Софью.
- Почему я барыня? быстро спросила она его, вздрогнувъ отъ неожиданности.
- Почему! усмъхнулся Рыбинъ. Такая судьба, съ тъмъ родились мы. Вотъ. Думаете ситцевымъ платочкомъ дворянскій гръхъ можно скрыть отъ людей? Мы узнаемъ попа и въ рогожъ... Вы вотъ локоть въ мокро на столъ положили вздрогнули, сморщились... и спина у васъ пряма для рабочаго человъка...

Боясь, что онъ обидить Софью своимъ тяжелымъ голосомъ, усмёшкой и словами, мать торопливо и строго заговорила:

— Она моя подруга, Михайло Иванычъ, она — хорошій человѣкъ... и въ этомъ дѣлѣ сѣдые волосы нажила... ты не очень... Рыбинъ тяжело вздохнулъ.

— Развѣ я говорю обидное?

Софья, взглянувъ на него, сухо спросила:

- Вы что-то хотвли сказать мив?
- Я?.. Да! Воть туть недавно человькъ явился новый, двоюродный брать Якову, больной онъ, въ чахоткъ, но поняль кое-что! Позвать его можно?
  - Что-же, позовите! отвътила Софья.

Рыбинъ взглянулъ на нее, прищуривъ глаза и понизивъ голосъ, сказалъ:

— Ефимъ, ты-бы пошелъ къ нему... скажи, чтобы къ ночи онъ сюда явился... вотъ.

Ефимъ пошелъ въ шалашъ, надѣлъ картузъ и молча, ни на кого не глядя и не торопясь скрылся въ лѣсу. Рыбинъ кивнулъ головой вслѣдъ ему, глухо говоря:

- Мучается! Упрямый онъ... Ему идти въ солдаты... ему и вотъ Якову... Яковъ просто говоритъ не могу, а этотъ тоже не можетъ, а хочетъ идти... У него есть мысль... Думаетъ можно солдатъ потревожить... Я полагаю ствны лбомъ не прошибешь... Вотъ они штыки въ руку и пошли. Куда? Не видятъ, что противъ себя идутъ. Да-а... мучается! А Игнатій бередитъ ему сердце... напрасно, пожалуй.
- Вовсе не напрасно! хмуро сказалъ Игнатъ, не глядя на Рыбина. Его тамъ обработаютъ, и начнетъ палить не хуже другихъ...

Разговоръ оборвался. Заботливо кружились пчелы и осы, звеня въ тишинѣ и оттѣняя ее. Чирикали птицы, и гдѣ-то далеко звучала пѣсня, плутая по полямъ. Помолчавъ Рыбинъ сказалъ:

— Ну, намъ работать надо... вы, можетъ, отдохнете? Тамъ въ шалашъ нары есть. Набери-ка имъ листа сухого, Яковъ... А ты, мать, давай книги... Гдъ онъ?

Мать и Софья начали развязывать котомки. Рыбинъ наклонился надъ ними и довольный говориль:

- Вотъ. Не мало принесли... ишь ты! Давно въ этихъ дълахъ... какъ васъ звать-то? обратился онъ къ Софъв.
- Анна Ивановна! отвътила она. Двѣнадцать лъть... А что?
  - Ничего. Въ тюрьмѣ бывали, чай?
  - Бывала.
- Видишь? негромко и съ упрекомъ сказала мать. — А ты грубое говорилъ про ней...

Онъ помолчалъ и, забравъ въ руки кучу книгъ, сказалъ, оскаливъ зубы:

- Вы на меня не обижайтесь! Мужику съ бариномъ, какъ смолѣ съ водой, трудно вмѣсть... отскакиваеть!
- Я не барыня, а человъкъ! возразила Софья, мятко усмъхаясь.
- И это можеть быть! отозвался Рыбинь. Говорять, будто собака раньше волкомъ была... Пойду теперь, спрячу это.

Игнатъ и Яковъ подошли къ нему и оба протянули руки.

- Дай-ка намъ! сказалъ Игнать.
- Вст что-ли одинаковы? спросилъ Рыбинъ Софью.
  - Нѣтъ, разныя. Тутъ газета есть...

- 03

Они всв трое посившно ушли въ шалашъ.

- Горитъ мужикъ! тихонько сказала мать, проводивъ ихъ задумчивымъ взглядомъ.
- Да, тихо отоввалась Софья. Никогда я еще не видала такого лица, какъ у него... великомученникъ какой-то! Пойдемъ и мы туда, мнѣ хочется взглянуть на нихъ...
- Вы на него не сердитесь, что суровъ онъ... тижонько попросила мать.

Софья усмъхнулась.

— Какая вы славная, Ниловна...

Когда онъ встали въ дверяхъ, Игнатъ поднялъ голову, мелькомъ взглянулъ на нихъ и, запустивъ пальцы въ кудрявые волосы, наклонился надъ газетой, лежавшей на колѣняхъ у него; Рыбинъ, стоя, поймалъ на бумагу солнечный лучъ, проникшій въ шалашъ сквозь щель въ крышѣ, и, двигая газету подъ лучомъ, читалъ, шевеля губами; Яковъ, стоя на колѣняхъ, навалился на край наръ грудью и тоже читалъ.

Мать увидала, что Софья чувствуеть ихъ жадность къ слову правды, ея лицо освётилось улыбкой. Осторожно пройдя въ уголъ шалаша, она сёла тамъ, а Софья, обнявъ ее за плечи, молча наблюдала.

- Дядя Михайло ругають насъ, мужиковъ! вполголоса сказаль Яковъ, не оборачиваясь. Рыбинъ обернулся, взглянуль на него и отвётиль усмёхаясь:
- Любя! Кто любить что ни скажеть не обидить...

Игнать потянуль въ себя воздухъ, подняль голову, засмъялся и закрывъ глаза молвилъ:

— Написано тутъ — "крестьянинъ пересталъ быть человъкомъ" — конечно, пересталъ!

По его простому, открытому лицу скользнула твнь обиды.

- На-ко, пойди, надёнь мою шкуру, повертись въ ней... я погляжу, чёмъ ты будешь... умникъ!
- Я лягу! тихонько сказала мать Софьв. Устала, всетаки, немного, и голова кружится оть запаха. А вы?

— Не хочу.

Мать протянулась на нарахъ и задремала. Софья сидѣла надъ нею, наблюдая за читающими и, когда оса или шмель кружились надъ лицомъ матери, она заботливо отгоняла ихъ прочь. Мать видѣла это полузакрытыми глазами, и ей была пріятна забота Софьи.

Подошелъ Рыбинъ и спросилъ гулкимъ шопотомъ:

— Спить?

— Да.

Онъ помолчалъ, пристально посмотрѣлъ въ лицо матери, вздохнулъ и тихо заговорилъ: — Она, можеть быть, первая, которая пошла за сыномъ своимъ его дорогой... первая!

—Не будемъ ей мѣшать, уйдемте! — предложила Софья.

— Да, намъ работать надо... Поговорить хотвлось бы, да ужь до вечера! Идемъ, ребята...

Они ушли всв трое, оставивъ Софью у шалаша. А мать

подумала:

— Ну, ничего... слава Богу... подружились... И спокойно уснула, вдыхая пріятный запахъ лѣса.

### VI.

Пришли дегтярники, всѣ четверо довольные, что кончили работу.

Разбуженная ихъ голосами, мать вышла изъ шалаша, позѣвывая и улыбаясь.

- Вы работали, а я, будто барыня какая, спала! сказала она, оглядывая всёхъ ласковыми глазами.
- Ничего! Это прощается тебѣ! отозвался Рыбинъ. Онъ былъ болѣе спокоенъ, усталость поглотила избытокъ возбужденія.
- Игнать, сказаль онь, схлопочи-ка насчеть чая... Мы туть поочередно хозяйство ведемь... сегодня онь, Игнатій, насъ поить и кормить, такъ...
- Сегодня я-бы уступиль свою очередь! замѣтиль Игнать и сталь собирать щепки и сучья для костра, прислушиваясь.
- Всёмъ гости интересны! проговориль Ефимъ, усаживаясь рядомъ съ Софьей.
- Я тебѣ помогу, Игнатъ! тихо сказалъ Яковъ, уходя въ шалашъ. Онъ вынесъ оттуда каравай хлѣба и началъ рѣзать его на куски, раскладывая по столу.
  - Чу! тихо воскликнулъ Ефимъ. Кашляетъ... Рыбинъ прислушался и сказалъ, кивнувъ головой:
  - Да, идетъ...

И, обращаясь къ Софье, объяснилъ:

— Сейчасъ придеть свидътель... Я-бы его водиль по городамъ, ставилъ на площадяхъ, чтобы народъ слушалъ его... Говоритъ онъ всегда одно, но это всъмъ надо слышать...

Тишина и сумракъ становились гуще, голоса людей звучали мягче. Софья и мать наблюдали за мужиками — всё они двигались медленно, тяжело, съ какой-то странной осторожностью и тоже неотрывно слёдили за женщинами.

Изъ лѣса на поляну вышелъ высокій, сутулый человѣкъ, онъ шелъ медленно, крѣпко опираясь на палку, и было слышно его хриплое дыханіе.

- Вотъ и Савелій! воскликнуль Яковъ.
- Вотъ и я! сказалъ человѣкъ, остановился и началъ кашлять.

Онъ былъ одёть въ длинное, до пять, потертое пальто, изъ-подъ круглой, измятой шляпы жидкими прядями безсильно смёшивались желтоватые, прямые волосы. Свётлая бородка росла на его желтомъ костлявомъ лицё, ротъ у него былъ полуоткрыть, глаза глубоко завалились подълобъ и лихорадочно блестёли отгуда, изъ темныхъ ямъ.

Когда Рыбинъ познакомилъ его съ Софьей, онъ спросиль ее:

- Книгъ, слышалъ я, принесли для народа?
- Принесла.
- Спасибо... за народъ... самъ онъ еще не можеть понять книгу правды... не можеть поблагодарить... такъ воть я, который поняль... благодарю за него.

Онъ дышалъ быстро, хватая воздухъ короткими, жадными вздохами. Голосъ у него прерывался, костлявые пальцы безсильныхъ рукъ ползали по груди, стараясь застегнуть пуговицы пальто.

- Вамъ вредно быть въ лѣсу такъ поздно... Лѣсъ лиственный, сыро и душно! замътила Софья.
- Для меня уже нѣтъ полезнаго! отвѣтилъ онъ, задыхаясь. Мнѣ только смерть полезна...

Слушать его голось было тяжело, и вся его фигура вызывала то излишнее сожальнее, которое сознаеть свое безсиле и возбуждаеть угрюмую досаду. Онъ присълъ на бочку, сгибая кольни такъ осторожно, точно боялся, что кольни у него переломятся, вытеръ потный лобъ. Волосы у него были сухіе, мертвые.

Вспыхнулъ костеръ, все вокругъ вздрогнуло, заколебалось, обожженныя тѣни пугливо бросились въ лѣсъ и надъ огнемъ мелькнуло круглое лицо Игната съ надутыми щеками. Огонь погасъ. Запахло дымомъ, снова тишина и мгла сплотились на полянѣ, насторожась и слушая хриплыя слова больного.

- Но для народа... я еще могу принести пользу, какъ свидътель преступленія... Воть, поглядите на меня... мив двадцать восемь льть, но помираю! А десять льть назадъ я безъ натуги поднималь на плечи по двънадцати пудовъ... ничего! Съ такимъ здоровьемъ, думаъ я, льть семьдесять пройдя до кладбища, не спотыкнусь... А прожиль десять льть и больше не могу. Обокрали меня хозяева, сорокъ льть жизни вырвали, ограбили... сорокъ льть...
  - Воть она, его пъсня! глухо сказалъ Рыбинъ.

Снова вспыхнуль огонь, но теперь уже сильные, ярче, вновь метнулись тыни кы лысу, снова отхлынули кы огню и задрожали вокругь костра вы безмольной враждебной пляскы. Вы огны трещали и ныли сырые сучья. Шепталась, шелестыла листва деревьевы, встревоженная волной нагрытаго воздуха. Веселые, живые языки пламени играли, обнимаясь, желтые и красные, вздымаясь кверху, сыя искры, летыль горящій листы, а звызди вы небы улыбались искрамы, маня кы себы.

— Это не моя пѣсня... ее тысячи людей поють про себя... поють, не понимая цѣлебнаго урока для народа въ своей несчастной жизни... Сколько замученныхъ работой, калѣкъ молча помирають съ голоду... Надо кричать, братья,

надо кричать! — Онъ закашлялся, сгибаясь и весь вздрагивая.

- Зачъмъ? сказалъ Ефимъ. Мое горе мое дъло... Ты на радость мою гляди...
  - Не мъшай! посовътовалъ Рыбинъ.
- Ты-же самъ говорилъ, чтобы горемъ не хвастаться!
  хмуро замѣтилъ Ефимъ.
- Тутъ другое, общее, а не свое. Тутъ другое! сказалъ Рыбинъ внушительно. Здёсь человёкъ промёриль глубину и захлебнулся... теперь кричить міру эй, не ходи этимъ мёстомъ!..

Яковъ поставилъ на столъ ведро квасу, бросилъ связку зеленаго луку и сказалъ больному:

— Иди, Савелій, я молока теб'в принесъ...

Савелій отрицательно качнуль головой, Но Яковь взяль его подъ мышку, подняль и повель къ столу.

- Послушайте, сказала Софья Рыбину тихо и съ упрекомъ, — зачёмъ вы его сюда позвали? Онъ каждую минуту можеть умереть...
- Можетъ! согласился Рыбинъ. Пускай умретъ на людяхъ... это легче, чёмъ одному... Пока что пустъ говоритъ... Для пустяковъ жизнь погубилъ для людей пусть еще потерпитъ... ничего! Вотъ.
  - Вы точно любуетесь чёмъ-то! воскликнула Софья. Рыбинъ взглянулъ на нее и угрюмо отвётилъ:
- Это господа Христомъ любуются, какъ Онъ на креств стоналъ, а мы отъ человъка учимся и хотимъ, чтобы вы поучились немного...

Мать пугливо подняла бровь и сказала имъ:

— А вы — полноте!..

За столомъ больной снова заговорилъ:

— Истребляють людей работой... зачёмь? Жизнь у человёка ворують — зачёмь, говорю? Нашь хозяинь, я на фабрик' Нефедова жизнь потеряль, нашь хозяинь одной пёвиц' золотую посуду подариль для умыванья... и даже ночной горшокь золотой быль... Въ этомь горшк' моя

сила, моя жизнь... Воть для чего она пошла... человѣкъ убилъ меня работой, чтобы любовницу свою утѣшить кровью моей... ночной горшокъ золотой купилъ ей на кровь мою.

- Челов'вкъ созданъ по образу и подобію Божію, сказалъ Ефимъ усм'вхаясь, а его вотъ куда тратятъ... хорошо!
- A не молчи! воскликнулъ Рыбинъ, ударивъ ладонью по столу.
  - Не терпи! тихо добавиль Яковъ.

Игнать усмъхнулся.

Мать замѣтила, что парни, всѣ трое, слушали съ ненасытнымъ вниманіемъ голодныхъ душъ и каждый разъ, когда говорилъ Рыбинъ, они смотрѣли ему въ лицо подстерегающими глазами... Рѣчь Савелія вызывала на лицахъ у нихъ странныя и острыя усмѣшки. Въ нихъ не чувствовалось жалости къ больному...

Нагнувшись къ Софьв, мать тихонько спросила:

- Неужто правду говорить онъ?

Софья отвѣтила громко:

- Да, это правда! О такомъ подаркѣ въ газетахъ писали... это было въ Москвѣ...
- И казни ему не было никакой... глухо сказалъ Рыбинъ. А надо-бы его казнить... вывести на народъ и разрубить въ куски и мясо его поганное бросить соба-камъ...
  - Холодно! сказаль больной.

Яковъ помогъ ему встать и отвелъ къ огню.

Костеръ горѣлъ ровно, ярко, и безлицыя тѣни дрожали вокругъ него, изумленно наблюдая веселую игру огня. Савелій сѣлъ на пень и протянулъ къ огню прозрачныя, сухія руки. Рыбинъ кивнулъ въ его сторону и сказалъ Софьѣ:

— Это — рѣзче книгъ! Что — надо знать!.. Когда машина руку оторветь или убъеть рабочаго, это объясняется — самъ виновать. А воть когда высосуть кровь у человѣка и бросять его, какъ падаль... это не объясняется

ничёмъ. Всякое убійство я пойму... а истязаніе шутки ради — этого не понимаю!.. А для чего истязують народь, для чего всёхъ насъ мучають? Ради шутокъ, ради веселья, чтобы забавно было жить на землё, чтобы все можно было купить на кровь народа — пёвицу, лошадей, ножи серебряные, посуду золотую... игрушки дорогія ребятишкамъ. Ты работай, работай больше, а я накоплю денегъ твоимъ трудомъ и любовницё урыльникъ золотой подарю.

Мать слушала, смотр'вла, и еще разъ передъ нею во тъм'в сверкнулъ и легъ св'втлой полосой путь Павла и вс'вхъ, съ к'вмъ онъ шелъ.

Окончивъ ужинъ, всѣ расположились вокругъ костра, передъ ними, торопливо повдая дерево, горвлъ огонь, а сзади нихъ нависла тъма, окутавъ лѣсъ и небо... Больной, широко открывъ глаза, смотрѣлъ въ огонь, непрерывно кашлялъ, весь дрожалъ — казалось, что остатки жизни нетеривливо рвутся изъ его груди, стремясь покинутъ сухое тѣло, источенное недугомъ. Отблески пламени дрожали на его лицѣ, не оживляя мертвой кожи. Только глаза больного горѣли синеватымъ, угасающимъ огнемъ.

- Можеть въ шалашъ уйти тебѣ, Савелій, а? спросилъ Яковъ, наклонясь надъ нимъ.
- Зачёмъ? отвётилъ онъ съ натугой. Я посижу... не долго мнё осталось съ людьми побыть!...

Онъ оглянуль всёхъ, помолчаль и, блёдно усмёхнувшись, продолжаль:

— Мнѣ съ вами хорошо... смотрю на васъ и думаю — можеть эти возмѣстять за тѣхъ, кого ограбили... за весь народъ, убитый для жадности...

Ему не отвътили, и скоро онъ задремалъ, безсильно свъсивъ голову на грудь. Рыбинъ посмотрълъ на него и тихонько заговорилъ:

— Приходить къ намъ, сидить и разсказываеть всегда одно... про эту издёвку надъ человёкомъ. Въ ней — вся его душа, какъ будто ею глаза ему выбили и больше онъ ничего не видить.

- Да въдь чего-же надо еще? задумчиво сказала мать. Ужъ если люди тысячами день за днемъ убиваются въ работъ для того, чтобы хозяинъ могъ деньги на шутки бросать... чего-же?
- Скучно слушать его! сказаль тихо Игнать. Это и одинъ разъ услышишь не забудешь... а онъ всегда одно говорить!
- Туть въ одномъ все стиснуто... вся жизнь его, пойми!

   угрюмо замѣтиль Рыбинъ. И много жизней. Я десять разъ слыхаль его судьбу... а всетаки иной разъ усомнишься. Бывають добрые часы, когда не хочешь вѣрить въ гадость человѣка... въ безумства его... когда всѣхъ жалко и богатаго, какъ бѣднаго... и богатый тоже заблудился!.. Одинъ слѣпъ отъ голода, другой отъ золота... Эхъ, люди, думаешь, эхъ, братья! Встряхнись, подумай честно, подумай, не щадя уюта своего, подумай!

Больной качнулся, открыль глаза, легь на землю. Яковъ безшумно всталь, сходиль въ шалашь, принесъ оттуда полушубокь, одъль брата и снова съль рядомъ съ Софьей.

Веселое, румяное лицо огня, задорно улыбаясь, освъщало темныя фигуры вокругъ него, и голоса людей задумчиво вливались въ тихій трескъ и шелестъ пламени.

Софья разсказывала о всемірномъ бов народа за право на жизнь, о давнихъ битвахъ крестьянъ Германіи, о несчастіяхъ ирландцевъ, о великихъ подвигахъ рабочихъ французовъ въ частыхъ битвахъ за свободу...

Въ лѣсу, одѣтомъ бархатомъ ночи, на маленькой полянѣ, огражденной безмолвными деревьями, покрытой темнымъ небомъ, передъ нграющимъ лицомъ огня, въ кругу враждебно удивленныхъ тѣней — воскресали событія, потрясавшія міръ сытыхъ и безумно жадныхъ, проходили одинъ за другимъ народы земли, истекая кровью, утомленные битвами, вспоминались имена борцовъ за свободу и правду.

Тихо звучалъ глуховатый голосъ женщины. Какъ-бы доходя изъ прошлаго, онъ будилъ надежду, внушалъ увъ-ренность, и люди молча слушали его музыку, великую по-

въсть о своихъ братьяхъ по духу. Они смотръли въ лицо женщины, худое и блъдное, отвътно улыбались улыбкамъ сърыхъ глазъ, а передъ ними все ярче освъщалось святое дъло всъхъ народовъ міра — безконечная борьба за свободу и равенство. Человъкъ видълъ свои желанія и думы въ далекомъ, занавъшенномъ темной, кровавой завъсой прошломъ, среди невъдомыхъ ему иноплеменниковъ и внутренно, умомъ и сердцемъ, пріобщался къ міру, видя въ немъ друзей, которые давно уже единомышленно и твердо ръшили добиться на землъ правды, освятили свое ръшеніе неисчислимыми страданіями, пролили ръки крови своей ради торжества жизни новой, свътлой и радостной... Возникало и росло чувство духовной близости со всъми, рождалось новое сердце земли, полное горячимъ стремленіемъ все понять, все объединить въ себъ.

- Наступить день, когда рабочіе всёхъ странъ поднимуть головы и твердо скажуть довольно! Мы не хотимъ более этой жизни! уверенно звучалъ голосъ Софыи. И тогда рухнеть призрачная сила сильныхъ своей жадностью, уйдеть земля изъ-подъ ногъ ихъ, и не на что будеть опереться имъ...
- Такъ и будеть! сказалъ Рыбинъ, наклоняя голову. Не жалъй себя все одолъеть!

Мать слушала, высоко поднявь бровь, съ улыбкой радостнаго удивленія, застывшей на лицѣ. Она видѣла, что все рѣзкое, звонкое, размашистое, все, что казалось лишнимъ въ Софъѣ, теперь исчезло, утонуло въ горячемъ, ровномъ потокѣ ея разсказа. Ей нравилась тишина ночи, игра огня, лицо Софьи, но больше всего — строгое вниманіе мужиковъ. Они сидѣли неподвижно, стараясь ннчѣмъ не нарушать спокойное теченіе разсказа, боясь оборвать свѣтлую нить, связывавшую ихъ съ міромъ. Лишь порою кто-нибудь изъ нихъ осторожно подкладывалъ дровъ въ огонь, и, когда изъ костра поднимались рои искръ и дымъ, парень отгонялъ искры и дымъ отъ женщинъ, помахивая въ воздухѣ рукой.

Однажды Яковъ всталъ, тихонько попросилъ:

## — Подождите говорить...

Сбѣгалъ въ шалашъ, принесъ оттуда одежду и вмѣстѣ съ Игнатомъ они молча окутали ноги и плечи женщинъ. И снова Софья говорила, рисуя день побѣды, внушая людямъ вѣру въ свои силы, будя въ нихъ сознаніе общности со всѣми, кто отдаетъ свою жизнь безплодному труду на глупыя забавы пресыщенныхъ. Слова не волновали мать, но вызванное разсказомъ Софьи большое, всѣхъ обнявшее чувство наполняло и ея грудь благодарно молитвенной думой о людяхъ, которые среди опасностей идутъ къ тѣмъ, кто окованъ цѣпями труда, и приносятъ съ собою для нихъ дары честнаго разума, дары любви къ правдѣ.

- Помоги, Господи... думала она, закрывая глаза. На разсвътъ Софья, утомленная, замолчала и улыбаясь оглянула задумчивыя, посвътлъвшія лица вокругъ себя.
  - Пора намъ идти! сказала мать.
  - Пора! устало молвила Софья.

Кто-то изъ парней шумно вздохнулъ.

- Жалко, что уходите вы! необычно мягкимъ голосомъ сказалъ Рыбинъ. — Хорошо говорите... большое это дъло — породнить людей между собой! Когда вотъ знаешь, что милліоны хотятъ того-же, что и мы... сердце становится добръе... А въ добротъ — большая сила!
- Ты его добромъ, а онъ тебя коломъ! тихонько усмѣхнувшись сказалъ Ефимъ и быстро вскочилъ на ноги. А уходить имъ пора, дядя Михайло, покуда не видалъ ихъ никто... Раздадимъ въ народъ книжки начальство будутъ искать откуда онъ явились. Кто-нибудь вспомнитъ а вотъ странницы приходили...
- Ну, спасибо, мать, за труды твои! заговориль Рыбинъ, прервавъ Ефима. Я все про Павла думаю, глядя на тебя... хорошо ты пошла!

Смягченный, онъ улыбался широкой и доброй улыбкой. Было свёжо, а онъ стояль въ одной рубахё съ разстегнутымъ воротомъ, глубоко обнажавшимъ грудь. Мать оглянула его большую фигуру и ласково посовётовала:

- Надълъ-бм что-нибудь холодно!
- Изнутри грветь! отвътиль онъ.

Трое парней, стоя у костра, тихо бесёдовали, а у ногъ ихъ лежалъ больной, закрытый полушубками. Блёднёло небо, таяли тёни, вздрагивали листья, ожидая солнца.

- Ну, прощайте, значить! говориль Рыбинь, пожимая руку Софьи. А какъ васъ въ городѣ найти?
  - Это ты меня ищи! сказала мать.

Парни медленно, твсной группой подошли къ Софьв и жали ей руку молча, неуклюже ласковые. Въ каждомъ ясно было видно скрытое довольство, благодарное и дружеское, и это чувство, должно быть, смущало ихъ своей новизной. Улыбаясь сухими отъ безсонной ночи глазами, они молча смотрвли въ лицо Софьи и переминались съ ноги на ногу.

Молока не выпьете-ли на дорогу? — спросилъ Яковъ.

- Да есть-ли оно! сказалъ Ефимъ.
- Немного есть...

Игнать, смущенно приглаживая волосы, заявиль:

— Нвту... пролиль я его...

И всв трое усмвхнулись.

Говорили о молокѣ, но мать чувствовала, что они думають о другомъ, безъ словъ желая Софьѣ и ей добраго, хорошаго. Это замѣтно трогало Софью и тоже вызвало у нея смущеніе, цѣломудренную скромность, которая не позволила ей сказать что-нибудь иное, кромѣ тихаго:

— Спасибо, товарищи!

Они переглянулись, точно это слово мягко покачнуло ихъ.

Раздался глухой кашель больного. Угасли угли въ горѣвшемъ кострѣ.

— Прощайте! — вполголоса говорили мужики, и грустное слово долго провожало женщинъ.

Онъ не торопясь шли въ предутреннемъ сумражъ по лъсной тропъ, и мать, шагая сзади Софьи, говорила:

— Хорошо все это... словно во снѣ, такъ хорошо! А хотятъ люди правду знать, милая вы моя, хотятъ! И по-

хоже это, какъ въ церкви, предъ утренней на большой праздникъ... еще священникъ не пришелъ, темно и тихо, жутко во храмѣ, а народъ уже собирается... тамъ зажгутъ свѣчу предъ образомъ, тутъ затеплятъ и — понемножку гонятъ темноту, освѣщая Божій домъ.

- Върно! весело отвътила Софья. Только здъсь Божій домъ вся земля!
- Вся земля! задумчиво качая головой, повторила мать. Такъ это хорошо, и повърить трудно даже... И хорошо говорили вы, дорогая моя... очень хорошо! А я боялась не понравитесь вы имъ...

Софья, помолчавъ, ответила тихо и весело:

— Съ ними становишься проще...

И вдругъ еще болве грустно воскликнула:

— A намъ всемъ это такъ нужно — быть проще... проще!

Онѣ шли и разговаривали о Рыбинѣ, о больномъ, о парняхъ, которые такъ внимательно молчали и такъ неловко, но краснорѣчиво выражали свое чувство благодарной дружбы мелкими заботами о женщинахъ. Вышли въ поле. Встрѣчу поднималось солнце. Еще невидимое глазомъ, оно раскинуло по небу прозрачный вѣеръ розовыхъ лучей, и капли росы въ травѣ заблестѣли разноцвѣтными искрами бодрой, вешней радости. Просыпались птицы, оживляя утро веселымъ звономъ. Хлопотливо каркая, тяжело махая крыльями летѣли толстыя вороны, въ озимяхъ прыгали черные грачи, отрывисто разговаривая, гдѣ-то тревожно свистѣла иволга. Открывались дали, снимая встрѣчу солнцу ночныя тѣни со своихъ холмовъ.

— Иной разъ говорить, говорить человъкъ, а ты его не понимаешь, покуда не удастся ему сказать тебъ какоето простое слово, и одно оно вдругъ все освътитъ! — вдумчиво разсказывала мать. — Такъ воть и этотъ больной... Я слышала и сама знаю, какъ жмутъ рабочихъ на фабрикахъ и вездъ... Но къ этому съизмала привыкаешь и не очень это задъваетъ сердце... А онъ вдругъ сказалъ такое

обидное, такое дрянное... Господи! неужели для того всю жизнь работъ люди отдають, чтобы хозяева насмъшки позволяли себъ?.. Это... безъ оправданія!

Мысль матери остановилась на случать, и онъ своимъ тупымъ, нахальнымъ блескомъ освещалъ передъ нею рядъ однородныхъ выходокъ, когда-то известныхъ ей и забытыхъ ею.

— Видно, ужъ всёмъ они сыты и тошно имъ! Знаю я — земскій начальникъ одинъ заставлялъ мужиковъ лошади его кланяться, когда ее по деревне вели, и кто не кланялся, того онъ подъ арестъ сажалъ... Ну, зачёмъ это нужно было ему? Нельзя понять... нельзя!

Софья негромко запъла пъсню.

### VII.

Жизнь Ниловны потекла странно спокойно. Спокойствіе это порой удивляло ее. Сынъ сидёлъ въ тюрьмів, она знала, что его ждетъ тяжелое наказаніе, но каждый разъ, когда она думала объ этомъ, память ея помимо воли вызывала передъ нею Андрея, Федю и длинный рядъ другихъ лицъ. Фигура сына, поглощая всёхъ людей одной судьбы съ нимъ, разросталась въ ея глазахъ, вызывала созерцательное чувство, невольно и незамітно расширяя думы о Павлів, отклоняя ихъ во всё стороны. Оні раскидывались всюду тонкими, неровными лучами, всего касаясь, пытались все освітить, собрать въ одну картину и мізшали ей остановиться на чем-нибудь одномъ, мізшали плотно сложиться тосків о сынів и страху за него.

Софья скоро увхала куда-то, дней черезъ пять явилась веселая, живая, а черезъ нёсколько часовъ снова исчезла и вновь явилась недёли черезъ двё. Казалось, что она носится въ жизни широкими кругами, порою заглядывая къ брату, чтобы наполнить его квартиру своей бодростью и музыкой.

Музыка стала пріятна матери и почти нужна ей. Слу-

шая ее, она чувствовала, что какія-то теплыя волны быются ей въ грудь, вливаются въ сердце, оно стучитъ ровнѣе и, какъ зерна въ землѣ обильно увлаженной, глубоко вспажанной, въ немъ быстро, бодро ростутъ волны думъ, легко и красиво цвѣтутъ слова, разбуженныя силою звуковъ.

Матери трудно было мириться съ неряшливостью Софыи, которая повсюду разбрасывала свои вещи, окурки, пепелъ, и еще трудиве съ ея размашистыми рвчами — все это слишкомъ кололо гласа рядомъ со спокойной увъренностью Николая, съ неизмънной, мягкой серьезностью его словъ. Софья казалась ей подросткомъ, который торопится выдать себя за взрослаго, а на людей смотрить все еще какъ на июбонытныя игрушки. Она много говорила о святости трупа и безтолково увеличивала трудъ матери своимъ неряпиествомъ, говорила о свободъ и замътно для матери стъсняла всёхъ рёзкой нетерпимостью, постоянными спорами и желаніемъ выдвинуть себя на первое місто. Въ ней было много противоръчиваго, и мать, видя это, относилась къ ней съ напряженной осторожностью, съ предостерегающимъ вниманіемъ, и безъ того постояннаго тепла въ сердив, которое вызываль у нея Николай.

Онъ, всегда озабоченный, жилъ изо дня въ день однообразной, размъренной жизнью: въ восемь часовъ утра пилъ чай и, читая газету, сообщалъ матери новости. Слушая его, мать съ поражающей ясностью видъла, какъ тяжелая машина жизни безжалостно перемалываетъ людей въ деньги. Она чувствовала въ немъ нъчто общее съ Андреемъ. Какъ и хохолъ, онъ говорилъ о людяхъ беззлобно, считая всъхъ виноватыми въ дурномъ устройствъ жизни, но въра въ новую жизнь была у него не такъ горяча, какъ у Андрея и не такъ ярка. Онъ говорилъ всегда спокойно, голосомъ честнаго и строгаго судьи и, хотя даже говоря о страшномъ — улыбался тихой улыбкой сожалънія, но его глаза блестъли холодно и твердо. Видя ихъ блескъ, мать понимала, что этотъ человъкъ никому и ничего не прощаетъ, не можетъ простить, и, чувствуя, что для него тяжела эта твердость, жалѣла Николая. И все болѣе онъ нравился ей.

Въ десять часовъ онъ уходилъ на службу, она убирала комнаты, готовила обёдь, умывалась, надёвала чистое платье и, сидя въ своей комнать, разсматривала картинки въ книгахъ. Она уже научилась читать, но это всегла требовало отъ нея напряженія, и читая она быстро утомля лась, переставала понимать связь словъ. А разсматриваніе картинокъ увлекало ее, какъ ребенка — онв открывали передъ нею понятный, почти осязаемый міръ, новый и чудесный. Вставали огромные города, прекрасныя зданія, машины, корабли, монументы, неисчислимыя богатства, созданныя людьми и поражающее умъ разнообразіе творчества природы. Жизнь расширялась безконечно, каждый день открывая глазамъ огромное, неведомое, чудесное и все сильнее возбуждала проснувшуюся голодную душу женщины обиліемъ своихъ богатствъ, неисчислимостью красоть. Она особенно любила разсматривать фоліанты зоологическаго атласа, и хотя онъ быль напечатань на иностранномъ языкъ, но давалъ ей наиболъе яркое представленіе о красотв, богатствв и обширности земли.

— Велика земля! — говорила она Николаю за объдомъ.

Болѣе всего умиляли ее насѣкомыя и особенно бабочки, она съ изумленіемъ разсматривала рисунки, изображавшіе ихъ, и разсуждала:

— Красота какая, Николай Ивановичь, а? И сколько вездѣ красоты этой милой, но все отъ насъ закрыто и все мимо летить, невидимое нами. Люди мечутся — ничего не знають, ничѣмъ не могуть любоваться, ни времени у нихъ на это, ни охоты. Сколько могли-бы взять радости, если-бы внали, какъ земля богата, какъ много на ней удивительнато живеть. И все — для всѣхъ, каждый — для всего — такъ-ли?

— Именно! — говорилъ Николай, улыбаясь. И приносилъ еще книгъ съ картинками.

По вечерамъ у него часто собирались гости — приходилъ Алексей Васильевичь, красивый мужчина съ блёднымъ лицомъ и черной бородой, солидный и молчаливый; Романъ Петровичъ, угреватый, круглоголовый человѣкъ, всегда съ сожалениемъ чмокавшій губами; Иванъ Даниловичь, худенькій и маленькій, съ острой бородкой и тонкимъ голосомъ, задорный, крикливый и острый, какъ шило; Егоръ, всегда шутившій надъ собою, товарищами и своей бользнью, все разроставшейся въ немъ. Являлись и другіе люди, прівзжавшіе изъ разныхъ дальнихъ городовъ. Николай вель съ ними долгія и тихія бесёды, всегда объ одномъ — о рабочихъ людяхъ земли. Спорили, горячились, размахивая руками, пили много чая, иногда Николай, подъ шумъ бесвлы, молча сочиняль прокламаціи, потомь читаль товарищамъ, ихъ тутъ-же переписывали печатными буквами, мать тшательно собирала кусочки разорванныхъ черновиковъ и сжигала ихъ.

Она разливала чай и удивлялась горячности, съ которой они говорили о жизни и судьбѣ рабочаго народа, о томъ, какъ скорѣе и лучше посѣять среди него мысли о правдѣ, поднять его духъ. Часто они, сердясь, не соглашались другъ съ другомъ, обвиняли одинъ другого въ чемъ-то, обижались и снова спорили.

Мать чувствовала, что она знаеть жизнь рабочихъ лучше, чёмъ эти люди, ей казалось, что она яснёе ихъ видить огромность взятой ими на себя задачи, и это позволяло ей относиться ко всёмъ имъ съ снисходительнымъ, немного грустнымъ чувствомъ взрослаго къ дётямъ, которые играютъ въ мужа и жену, не понимая драмы этихъ отношеній. Она невольно сравнивала ихъ рёчи съ рёчами сына, Андрея и, сравнивая, чувствовала разницу, которой сначала не могла понять. Порою ей дазалось, что здёсь кричатъ сильнёе, чёмъ бывало кричали въ слободкё, онъ объясняла это себё: — Знають больше — говорять громче...

Но слишкомъ часто она видѣла, что всѣ эти люди какъ будто нарочно подогрѣвають другъ друга и горячатся на показъ, точно каждый изъ нихъ хочетъ доказать товарищамъ, что для него правда ближе и дороже, чѣмъ для нихъ, а другіе обижались на это и, въ свою очередь доказывая бливость къ правдѣ, начинали спорить рѣзко, грубо. Каждый хотѣлъ вскочить выше другого, казалось ей, и это вызывало у нея тревожную грусть. Она двигала бровью и, глядя на всѣхъ умоляющими глазами думала:

— Забыли про Пашу-то съ товарищами... забыли! Смутное недовольство людьми тихо вкрадывалось ей въ душу и тревожило ее, будя недовъріе, вызывая желаніе скоръе понять все самой и самой заговорить о жизни своимъ словомъ, изъ своей души.

Замвиала она также, что когда къ Николаю приходилъ кто-либо изъ рабочихъ — хозяинъ становился необычно развязенъ, что-то сладкое являлось на лицв его, а говорилъ онъ иначе, чвмъ всегда, не то грубве, не то небреживе.

— Старается, чтобы поняли его! — думала она.

Но это ее не утвшало, и она видвла, что гость — рабочій тоже ежится, точно связань изнутри и не можеть говорить такь легко и свободно, какь онь говорить сь нею, простой женщиной. Однажды, когда Николай вышель, она замвтила какому-то парню:

— Чего ты стёсняешься? Чай не мальчонка на экзаментё...

Тотъ широко усмѣхнулся.

— Съ непривычки и раки краснѣютъ... всетаки... не свой братъ...

И опустиль голову.

— Ничего! — сказала мать. — Онъ — простой...

Парень взглянуль въ лицо ей — оба усмѣхнулись и — замолчали.

Иногда приходила Сашенька, она никогда не сидъла

долго, всегда говорила дёловито, не смёлсь и каждый разъ уходя спрашивала мать:

- Что Павелъ Михайловичъ здоровъ?
- Слава Богу! говорила мать. Ничего, веселый!
- Кланяйтесь ему! просила дъвушка и исчезала.

Порою мать жаловалась ей, что долго держать Павла, не назначають суда надъ нимъ. Сашенька хмурилась и молчала, а пальцы у нея быстро шевелились.

Ниловна ощущала желаніе сказать ей:

— Милая вы моя, вёдь я знаю, что любите вы его... знаю!

Но не рѣшалась — суровое лицо дѣвушки, ея плотно сжатыя губы и сухая дѣловитость рѣчи какъ-бы заранѣе отталкивали ласку. Вздыхая, мать безмолвно жала протянутую ей руку и думала:

- Несчастная ты моя...

Однажды прівхала Наташа. Она очень обрадовалась, увидвів мать, расцівловала ее и, между прочимъ, какъ-то вдругъ и тихонько сообщила:

— А моя мама умерла... умерла, бѣдная...

Тряхнула головой, быстрымъ жестомъ руки отерла глаза и продолжала:

- Жалко мнв ее... ей не было пятидесяти лвть... могла-бы долго еще жить. А посмотришь съ другой стороны и невольно думаешь смерть, ввроятно, легче этой жизни? Всегда одна, всегда всвых чужая, ненужная никому, запуганная окриками отда моего развв она жила? Живуть ожидая чего-нибудь хорошаго, а ей нечего было ждать, кромв обидъ...
- Върно вы говорите, Наташа! сказала мать, подумавъ. — Живутъ — ожидая хорошаго, а если нечего ждать — какая жизнь? — И ласково погладивъ руку дъвушки, она спросила: — Одна теперь остались вы?
  - Одна! легко отвѣтила Наташа.

Мать помогала и вдругь заметила съ улыбкой:

— Ничего! Хорошій человіть одинь не живеть, къ нему всегда люди пристануть...

#### VIII.

Наташа поступила учительницей въ увздъ на ткацкую фабрику, и Ниловна изръдка начала доставлять къ ней запрещенныя книжки, прокламаціи, газеты.

Это стало ея дёломъ. По нёскольку разъ въ мёсяць переодётая монахиней, торговкой кружевами и ручнымъ полотномъ, зажиточной мёщанкой или богомолкой странницей, она разъёзжала и расхаживала по губерніи, съ мёшкомъ за спиной или чемоданомъ въ рукахъ. Въ вагонахъ и на пароходахъ, въ гостинницахъ и на постоялыхъ дворахъ, она вездё держалась просто и спокойно, первая вступала въ бесёды съ незнакомыми людьми, безбоязненно привлекая къ себё вниманіе своей ласковой, общительной рёчью и увёренными манерами бывалаго, много видёв-шаго человёка.

Ей нравилось говорить съ людьми, нравилось слушать ихъ разсказы о жизни, жалобы, недоумбнія и вздохи. Сердце ея обливалось радостью каждый разъ, когда она замічала въ человікі острое недовольство, то недовольство, которое, протестуя противъ ударовъ судьбы, напряженно ищеть отвётовъ на вопросы уже сложившеся въ уме. Передъ нею все шире и пестръе развертывалась картина жизни человъческой, суетливой и тревожной жизни борьбѣ за сытость. Всюду было ясно видно грубо голое, нагло откровенное стремленіе обмануть человіка, обобрать его. выжать изъ него побольше пользы для себя, испить его крови. И она видела, что всего было много на земле, а народъ нуждался и жилъ вокругъ неисчислимыхъ богатствъ полуголодный. Въ городахъ стоятъ храмы, наполненные золотомъ и серебромъ ненужнымъ Богу, а на папертяхъ храмовъ дрожатъ нищіе, тщетно ожидая, когда имъ сунутъ въ руку маленькую медную монету. Она и раньше видала это — богатыя церкви и шитые золотомъ ризы поповъ, лачуги нищаго народа и его позорныя лохмотья, но раньше это казалось ей естественнымъ, а теперь — непримиримымъ и оскорбляющимъ бёдныхъ людей, которымъ — она знала — церковь и ближе, и нужнёе, чёмъ богатымъ.

По картинкамъ, изображавшимъ Христа, по разсказамъ о Немъ, она знала, что Онъ, другъ бѣдныхъ, одѣвался просто, а въ церквахъ, куда бѣднота приходила къ Нему за утѣшеніемъ, она видѣла Его закованнымъ въ наглое золото и шелкъ, брезгливо шелестѣвшій при видѣ нищеты. И невольно вспоминались ей слова Рыбина:

— И Богомъ обманули насъ! Въ ложь и клевету одвли Его, чтобы убить души намъ!..

Незаметно для нея, она стала меньше молиться, но все больше думала о Христв и о людяхъ, которые, не упоминая имени Его, какъ будто даже не зная о Немъ, жили, казалось ей, по Его заветамъ и, подобно Ему, считая землю царствомы бёдныхь, желали раздёлить поровну между людьми всв богатства земли. Лумала она объ этомъ много, и росла въ душв ея эта дума, углубляясь и обнимая все видимое ею, все, что слышала она, росла, принимая свътлое лицо молитвы, ровнымъ огнемъ обливавшей весь темный міръ, всю жизнь и всёхъ людей. И ей казалось, что самъ Христосъ, котораго она всегда любила смутной любовью, сложнымъ чувствомъ, гдё страхъ быль тесно связанъ съ надеждой и умиление съ печалью — теперь сталъ ближе къ ней и быль уже инымъ — выше и видиве для нея, радостиве и свытаве лицомъ. Теперь Его глаза улыбались ей съ увъренностью и живой внутренней силой, точно Онъ въ самомъ деле воскресалъ для жизни, омытый и оживленный горячею кровью, которую они щедро пролили во имя Его, приомудренно не возглашая имени несчастнаго друга людей. Изъ своихъ путешествій она всегда возвращалась къ Николаю радостно возбужденная темъ, что видела и слышала дорогой, бодрая и довольная исполненной работой.

— Хорошо это вздить вездв и много видвть! — говорила она Николаю по вечерамъ. — Понимаешь, какъ строится жизнь. Оттирають, откидывають народъ на край ея, и обиженный копошится онъ тамъ, но — хочеть не хочеть — а думаеть — за что? Почему меня прочь отгоняють? Почему всего много, а голоденъ я? И сколько ума вездв, а я глупъ и теменъ? И гдв Онъ, Богъ милостивый, предъкоторымъ нвтъ богатаго и бвднаго, но всв — двти дорогія сердцу? Возмущается понемногу народъ жизнью своей... чувствуеть, что неправда задушить его, коли онъ не подумаетъ о себв!

И все чаще она ощущала требовательное желаніе самой, своимъ языкомъ говорить людямъ о несправедливостяхъ жизни, и часто ей трудно было подавить это желаніе...

Николай, заставая ее надъ картинами, улыбаясь, разсказывалъ что-нибудь всегда чудесное. Пораженная дерзостью задачъ человѣка, она недовѣрчиво спрашивала Николая:

## — Да развѣ это можно?

И онъ настойчиво, съ непоколебимой увѣренностью въ правдѣ своихъ пророчествъ, глядя черевъ очки въ лицо ея добрыми глазами, говорилъ ей сказки о будущемъ.

— Желаніямъ человѣка нѣтъ мѣры, его сила — неисчернаема! Но міръ, всетаки, еще очень медленно богатѣетъ духомъ, потому что теперь каждый, желая освободить себя отъ зависимости, принужденъ копить не знанія, а деньги. А когда люди убьютъ жадность, тогда они освободять себя изъ плѣна подневольнаго труда...

Она рѣдко понимала смыслъ его словъ, но чувство спокойной вѣры, оживлявшее ихъ, становилось все болѣе доступно для нея.

— На земл'в слишкомъ мало свободныхъ людей, вотъ ея несчастие! — говорилъ онъ.

Это было понятно — она знала освободившихся отъ жадности и злобы, она понимала, что если-бы такихъ лю-

дей было больше — темное и страшное лицо жизни сталобы приветливе и проще, более добрымъ и светлымъ.

— Человъкъ невольно долженъ быть жестокимъ! — съ

грустью говориль Николай.

Она утвердительно кивала головой, вспоминая рѣчи хохла.

#### IX.

Однажды Николай, всегда аккуратный, пришель со службы много позднве, чвмъ всегда, и, не раздвваясь, возбужденно потирая руки, торопливо сказаль:

— Знаете, Ниловна, сегодня во время свиданій изъ тюрьмы б'єжаль одинъ изъ нашихъ товарищей... Но кто онъ? Не удалось узнать...

Мать покачнулась на ногахъ, охваченная волненіемъ, съла на стулъ, спрашивая шепотомъ:

- Можетъ быть Паша?
- Можеть быть! отвётиль Николай, вздернувъ плечи. Но какъ ему помочь скрыться, гдё его найти? Я сейчасъ ходиль по улицамъ не встрёчу-ли? Это глупо, но надо что-нибудь дёлать! И я снова пойду...
  - Я тоже... крикнула мать.
- Вы пойдите къ Егору, не знаеть-ли онъ что нибудь? предложилъ Николай, поспѣшно исчезая.

Она накинула платокъ на голову и, охваченная надеждой, быстро вышла на улицу вслёдъ за нимъ. Рябило въ глазахъ, и сердце стучало торопливо, заставляя ее почти бъжать. Она шла навстрёчу возможнаго, опустивъ голову и ничего не замёчала вокругъ.

— Приду туда, а онъ тамъ ужъ... — мелькала надежда, толкая ее...

Было жарко, она задыхалась отъ усталости и, когда дошла до лъстницы въ квартиру Егора, остановилась, не имъя силъ идти дальше, обернулась и удивленно, тихонько крикнувъ, на мигъ закрыла глаза — ей показалось, что въ воротахъ стоитъ Николай Въсовщиковъ, засунувъ руки въ

карманы и съ улыбкой смотрить на нее. Но когда она снова взглянула, — никого не было...

- Почудилось! мысленно сказала она, шагая по ступенямъ и прислушиваясь. Внизу на дворѣ былъ слышенъ глухой топотъ медленныхъ шаговъ... Остановясь на поворотѣ лѣстницы, она, нагнувшись, посмотрѣла внизъ и снова увидала рябое лицо, улыбавшееся ей.
- Николай... Николай... воскликнула мать, опускаясь навстрёчу ему, а сердце разочарованно заныло.
- А ты иди! Иди... негромко отвѣтилъ онъ, махнувъ рукой.

Она быстро взбѣжала по лѣстницѣ, вошла въ комнату Егора и, увидавъ его лежащимъ на диванѣ, задыхаясь прошентала:

- Николай бъжалъ... изъ тюрьмы...
- —Какой? хрипло спросилъ Егоръ, поднимая голову съ подушки. Ихъ тамъ двое...
  - Въсовщиковъ... Идетъ сюда!..
  - Чудесно! Но я не встану встрѣтить его...

Онъ уже вошелъ въ комнату, заперъ дверь на крюкъ и, снявъ шапку, тихо смѣялся, приглаживая волосы на головѣ. Упираясь локтями въ диванъ, Егоръ поднялся, крякнулъ, кивая головой.

— Пожалуйте... не стёсняйтесь...

Широко улыбаясь, Николай подошель къ матери, схватиль ея руку:

- Ка-бы не увидаль я тебя хоть назадь въ тюрьму иди! Никого въ городъ не знаю, а въ слободу идти сейчасъ-же схватятъ... Хожу и думаю дуракъ! Зачъмъ ушелъ? Вдругъ вижу Ниловна бъжитъ! Я за тобой...
  - Какъ это ты ушель? спросила мать.

Онъ неловко присѣлъ на край дивана и говорилъ, смущенно пожимая плечами:

— Не знаю какъ... просто случай подвернулся! Гуляль я... а уголовные начали надзирателя бить... тамъ одинъ есть такой, изъ полиціи, за воровство выгнанъ... шиіо-

нить, доносить, жить не даеть никому!.. Бьють они его, суматоха, надзиратели испугались, бъгають, свистять... я вижу — ворота открыты, подошель, смотрю — площадь, городъ... Потянуло меня впередъ... И пошель, не торопясь... такъ, какъ-бы во снъ... Отошелъ немного, опомнился — куда идти? Смотрю — а ворота тюрьмы уже заперты... Неловко мнъ стало... товарищей жалко и вообще... глупо какъ-то... не думалъ я уходить...

- Гм! сказалъ Егоръ. А вы-бы, господинъ, воротились, вѣжливо постучали въ дверь и попросили пустить васъ. Извините, молъ, я нѣсколько увлекся...
- Да, усмѣхаясь продолжаль Николай, это тоже глупость, я понимаю. Ну, а, всетаки, передъ товарищами нехорошо... никому не сказаль ничего... ушелъ... Иду. Вижу покойника несуть, ребенка. Пошель за гробомъ, голову наклонилъ, не гляжу ни на кого... Посидѣлъ на кладбищѣ, обвѣяло меня воздухомъ... и одна мысль въ голову пришла...
- Одна? спросиль Егоръ и, вздохнувъ, добавилъ: — Я думаю, ей тамъ не тъсно...

Въсовщиковъ безобидно засмъялся, тряхнувъ головой.

- Ну, теперь у меня голова не такая пустая, какъ была... А ты, Егоръ Ивановичъ, все хвораешь...
- Каждый дёлаеть, что можеть! отвётиль Егорь, влажно кашляя. Продолжай!
- Потомъ пошелъ въ земскій музей... Походилъ тамъ, поглядёлъ, а самъ все думаю какъ-же, куда я теперь? Даже разсердился на себя... и очень всть захотёлось! Вышелъ на улицу, хожу, досадно мнв... а ужъ вижу полицейскіе присматриваются ко всёмъ... ну, думаю, съ моей рожей скоро попаду на судъ Божій!.. Вдругъ Ниловна навстрвчу бъжитъ... я посторонился, да за ней... вотъ и все!
- А я тебя и не замѣтила! виновато мольила мать. Она разсматривала Вѣсовщикова, и ей казалось, что онъ какъ будто легче сталъ.

- Вѣрно, товарищи безпокоятся... гдѣ онъ, дескать? почесывая голову, сказалъ Николай.
- А начальства тебѣ не жалко? Оно вѣдь тоже безпокоится! — замѣтилъ Егоръ. Снъ открылъ ротъ и началъ такъ двигать губами, точно жевалъ воздухъ. — Однако, шутки прочь! Надо тебя прятать, что не суть легко, хотя и пріятно... Если-бы я могъ встать... — онъ задохнулся, бросилъ руки къ себѣ на грудь и слабыми движеніями сталъ растирать ее.
- Сильно ты расхворался, Егоръ Ивановичъ! сказалъ Николай и опустилъ голову. Мать вздохнула, тревожно обвела глазами маленькую, твсную комнату.
- Это мое личное дѣло! отвѣтилъ Егоръ. Вы, бабуля, спрашивайте о Павлѣ, нечего притворяться!

Въсовщиковъ широко улыбнулся.

— Павелъ ничего! Здоровъ. Онъ вродѣ старосты у насъ тамъ. Съ нчальствомъ разговариваетъ и вообще — командуетъ... Его уважаютъ...

Власова кивала головой, слушая разсказы Вѣсовщикова и искоса смотрѣла на отекшее, синеватое лицо Етора. Неподвижно застывшее, лишенное выраженія, оно казалось странно плоскимъ, и только глаза на немъ сверкали живо и весело.

- Дали-бы вы мнѣ повсть... ей-Богу, очень хочется! — неожиданно воскликнулъ Николай.
- Бабуля, на полкъ лежить хлъбъ, дайте ему, потомъ пойдите въ корридоръ, налъво вторая дверь постукайте въ нее. Откроетъ женщина, такъ вы скажите ей, пусть идетъ сюда и захватитъ съ собой все, что имъетъ съъдобнаго.
  - Куда-же все? запротестовалъ Николай.
- Не волнуйся это немного... а, можеть быть, ничего!

Мать вышла, постучала въ дверь и, прислушиваясь къ тишинѣ за нею, съ печалью подумала о Егорѣ.

— Умираетъ...

- Кто это? спросили за дверью.
- Отъ Егора Ивановича! негромко отвѣтила мать. Просить васъ къ себѣ...
- Сейчасъ приду! не открывая отвътили ей. Она подождала немного и снова постучалась. Тогда дверь быстро отворилась, и въ корридоръ вышла высокая женщина въ очкахъ. Торопливо оправляя смятый рукавъ кофточки, она сурово спросила мать:
  - Вамъ что угодно?
  - Я отъ Егора Ивановича...
- Ara! Идемте... О, да я-же знаю васъ! тихо воскликнула женщина. — Здравствуйте! Темно здѣсь...

Власова взглянула на нее и вспомнила, что она бывала изрѣдка у Николая.

— Все свои! — мелькнуло у нея въ головъ.

Наступая на Власову, женщина заставила ее идти впередъ, а сама, идя сзади, спрашивала:

- Ему плохо?
- Да, лежить. Просиль васъ принести покушать...
- Ну, это лишнее...

Когда онъ входили къ Егору, ихъ встрътилъ его хрипъ:

— Направляюсь къ праотцамъ, другъ мой... Людмила Васильевна, сей мужъ ушелъ изъ тюрьмы безъ разрѣшенія начальства — дерзкій! Прежде всего накормите его, потомъ спрячьте куда-нибудь.

Женщина кивнула головой и, внимательно глядя въ лицо больного, строго сказала:

- Вы, Егоръ, должны были послать за мной тотчасъже, какъ только къ вамъ пришли! И вы дважды, я вижу, не принимали лекарство что за небрежность? Сами-же говорите, что вамъ легче дышать послѣ пріема... Товарищъ, идите ко мнѣ!.. Сейчасъ сюда явятся изъ больницы за Егоромъ...
  - Все-таки въ больницу меня? спросилъ Егоръ.
  - Да. Я буду тамъ съ вами...
  - И тамъ?

### — Не дурите...

Разговаривая, женщина поправила одвяло на груди Егора, пристально осмотрвла Николая, измврила глазами лекарство въ пузырькв... Говорила она ровно, негромко, но звучнымъ голосомъ, движенія у нея были плавны, лицо блёдное, темныя брови почти сходились надъ переносьемъ. Ея лицо не нравилось матери — оно казалось надменнымъ, а глаза смотрвли безъ улыбки, безъ блеска. И говорила она такъ, точно командовала.

— Мы уйдемъ! — продолжала она. — Я скоро ворочусь! Вы дайте Егору столовую ложку воть этого. Не позволяйте ему говорить...

И она ушла, уводя съ собой Николая.

- Чудесная женщина! сказаль Егорь, вздохнувъ. Великол'впная женщина... Васъ, бабуля, надо-бы къ ней пристроить.. она устаеть очень...
- A ты не говори! На-ко, выпей лучше!.. мягко попросила мать.

Онъ проглотилъ лекарство и продолжалъ почему-то прищуривъ глаза:

— Все равно я умру, если и буду молчать...

Другимъ глазомъ онъ смотрѣлъ въ лицо матери, а губы его медленно раздвигались въ улыбку. Мать наклонила голову, острое чувство жалости вызывало у нея слезы.

— Ничего, бабуля, это естественно... Удовольствіе жить влечеть за собой обязанность умереть...

Мать положила руку на голову его и снова тихо сказала:

— Помолчи, а?..

Онъ закрылъ глаза, какъ-бы прислушиваясь къ хрипамъ въ груди своей, и упрямо продолжалъ:

— Безсмысленно молчать, бабуля... Что я выиграю молчаніемъ? Нѣсколько лишнихъ секундъ агоніи, а проиграю большое удовольствіе поболтать съ хорошимъ человѣкомъ... Я думаю, что на томъ свѣтѣ нѣтъ такихъ хорошихъ людей, какъ на этомъ... Мать безпокойно перебила его рѣчь:

- Вотъ придетъ она, барыня-то, и будетъ ругать меня за то, что ты говоришь...
- Она не барыня, а революціонерка, товарищь, чудесная душа... Ругать васъ, бабуля, она непремѣнно будетъ. Всѣхъ ругаетъ и всегда...

И медленно, съ усиліемъ двигая губами, Егоръ сталъ разсказывать исторію жизни своей сосёдки. Глава его улыбались, мать видёла, что онъ нарочно подразниваеть ее и, глядя на его лицо, подернутое влажной синевой, тревожно думала:

— Умреть...

Вошла Людмила и, тщательно закрывая за собой дверь, заговорила, обращаясь къ Власовой:

- Вашему знакомому необходимо переодѣться и возможно скорѣе уйти отъ меня, такъ вы, Пелагея Ниловна, сейчасъ-же идите, достаньте платье для него и принесите все сюда. Жаль нѣтъ Софьи... это ея спеціальность прятать людей.
- Она завтра прівдеть! замітила Власова, накидывая платокъ на плечи.

Каждый разъ, когда ей давали какое-нибудь порученіе, ее, сразу и крѣпко, охватывало желаніе исполнить это дѣло быстро и хорошо, и она уже не могла думать ни о чемъ, кромѣ своей задачи. И теперь, озабоченно опустивъ брови, она дѣловито спрашивала:

- Какъ одъть его думаете вы?
- Все равно! Онъ пойдеть ночью...
- Ночью хуже людей меньше на улицахъ, слъдять больше, а онъ не очень ловкій...

Егоръ хринло засмъялся.

- Молодая вы еще, бабуля!
- A можно въ больницу къ тебѣ придти? спросила мать.

Онъ, кашляя, кивнулъ головой. Людмила заглянула въ лицо матери темными глазами и предложила: — Хотите дежурить у него въ очередь со мной? Да? Хорошо!.. А теперь идите скорве...

Ласково, но властно взявъ мать подъ руку, она вывела ее за дворь и тамъ тихо сказала:

— Не обижайтесь, что я такъ выпроваживаю васъ... и знаю, это грубо... Но ему вредно говорить... а у меня есть надежда....

Она сжала руки, пальцы ея хрустнули, а въки утомленно опустились на глаза...

Это объяснение смутило мать, и она пробормотала:

- Что это вы? Развѣ такія грубости бывають... Иду, до свиданья...
- Смотрите, нѣтъ-ли шпіоновъ! тихо сказала женщина. Поднявъ руки къ лицу, она потирала виски, губы у нея вздрагивали, лицо стало мягче...
  - Знаю!.. отвътила ей мать не безъ гордости.

Выйдя изъ вороть, она остановилась на минуту поправляя платокъ и незамѣтно, но зорко оглянулась вокругъ. Она уже почти безошибочно умѣла отличить шпіона въ уличной толиѣ. Ей были хорошо знакомы подчеркнутая безпечность походки, натянутая развязность жестовъ, выраженіе утомленности и скуки на лицѣ и плохо спрятанное за всѣмъ этимъ опасливое, виноватое мерцаніе безпокойныхъ, непріятно острыхъ глазъ.

На этоть разъ она не замътила знакомаго лица и не торопясь, пошла по улицъ, а потомъ наняла извозчика и велъла отвезти себя на рынокъ. Покупая платье для Николая, она жестоко торговалась съ продавцами и, между прочимъ, ругала своего пъяницу мужа, котораго ей приходится одъвать чуть не каждый мъсяцъ во все новое. Эта выдумка мало дъйствовала на торговцевъ, но очень нравилась ей самой — дорогой она сообразила, что полиція конечно пойметъ необходимость для Николая перемънить платье и пошлетъ сыщиковъ на рынокъ. Съ такими-же наивными предосторожностями она возвратилась на квартиру Егора, потомъ ей пришлось провожать Николая на

окраину города. Они шли съ Николаемъ по разнымъ сторонамъ улицы, и матери было смѣшно и пріятно видѣть, какъ Вѣсовщиковъ тяжело шагалъ, опустивъ голову и путаясь ногами въ длинныхъ полахъ рыжаго пальто, и какъ онъ поправлялъ шляпу, сползавшую ему на носъ. Въ одной изъ пустынныхъ улицъ ихъ встрѣтила Сашенька, и мать, простясь въ Вѣсовщиковымъ кивкомъ головы, пошла домой.

— А Паша сидить... и Андрюша... — думала она печально.

#### X.

Николай встретиль ее тревожнымъ восклицаніемъ:

- Вы знаете Егору очень плохо... очень! Его свезли въ больницу... здёсь была Людмила, она проситъ васъ придти туда къ ней...
  - Въ больницу?

Нервнымъ движеніемъ поправивъ очки, Николай помогъ ей надёть кофту и, пожимая руку ея сухой, теплой рукой, сказалъ вздрагивающимъ голосомъ:

- Да! Захватите вотъ этотъ свертокъ... Устроили Въсовщикова?
  - Все хорошо...
  - Я тоже приду туда... къ Егору...

Отъ усталости у матери кружилась голова, а тревожное настроеніе Николая вызвало у нея тоскливое предчувствіе драмы.

— Значить — умираеть... — тупо стучала въ головъ ея темная мысль.

Но когда она пришла въ маленькую, чистую и свѣтлую комнату больницы и увидала, что Егоръ, сидя на койкѣ въ бѣлой грудѣ подушекъ, хрипло хохочеть — это сразу успокоило ее. Она, улыбаясь, встала въ дверяхъ и слушала, какъ больной говоритъ доктору:

— Леченіе — это реформа...

- Не балагань, Егоръ! тонкимъ голосомъ озабоченно воскликнулъ докторъ.
  - А я революціонеръ... ненавижу реформы...

Докторъ осторожно положилъ руку Егора на колѣни ему, всталъ со стула и, задумчиво дергая бороду, началъ щупать пальцами отеки на лицѣ больного.

Мать хорошо знала доктора, онъ быль однимъ изъ близкихъ товарищей Николая, его звали Иванъ Даниловичъ. Она подошла къ Егору — онъ высунулъ языкъ встрвчу ей. Докторъ обернулся.

- A, Ниловна!.. Здравствуйте... садитесь! Что у вась въ рукахъ?
  - Книги, должно быть.
  - Ему нельзя читать! замътиль маленькій докторъ.
- Онъ хочеть сдёлать меня идіотомъ! пожаловался Егоръ.
  - Молчи! сказаль докторъ.

Короткіе, тяжелые вздохи съ влажнымъ хрипомъ вырывались изъ груди Егора, лицо его было покрыто мелкимъ потомъ, и, медленно поднимая непослушныя, тяжелыя руки, онъ отиралъ ладонью лобъ. Странная неподвижность опухшихъ щекъ изуродовала его широкое, доброе лицо, всв черты исчезли подъ мертвенной маской и только глаза, глубоко запавшіе въ отекахъ, смотрѣли ясно, улыбаясь снисходительной улыбкой.

- Эй, наука! Я усталъ... можно лечь?.. спросиль онъ.
  - Нельзя! кратко сказаль докторъ.
  - Ну, я лягу, когда ты уйдешь...
- Вы, Ниловна, не позволяйте ему этого! Поправьте подушки... И, пожалуйста, не говорите съ нимъ, это ему вредно...

Мать кивнула головой. Докторъ ушелъ быстрыми, мелкими шагами. Егоръ закинулъ голову, закрылъ глаза и замеръ, только пальцы его рукъ тихо шевелились. Отъ бълыхъ ствиъ маленькой комнаты въяло сухимъ холодомъ и блідной, тусклой печалью... Въ большое окно смотрівли кудрявыя вершины липъ, въ темной, пыльной листві ярко блестівли желтыя пятна — холодныя прикосновенія грядущей осени.

- Смерть подходить ко мнв медленно... неохотно... не двигаясь и не открывая глазъ, заговорилъ Егоръ. Ей, видимо, немного жаль меня такой былъ славный, уживчивый парень...
- Ты-бы молчалъ, Егоръ Ивановичъ! просила мать, тихонько поглаживая его руку.
  - Подождите, бабуля, замолчу...

Задыхаясь, произнося слова съ огромнымъ напряженіемъ, онъ продолжалъ, прерывая рвчь длинными паузами безсилія.

- Это превосходно, что вы съ нами... пріятно вид'єть ваше лицо, бабуля... и ваши глаза, чутко открытые... вашу наивность... Чёмъ она кончить? спрашиваю я себя и грустно, когда подумаешь, что васъ, какъ всёхъ, ждетъ тюрьма, ссылка и всякое свинство... Вы не боитесь тюрьмы?
  - Нетъ! просто ответила она.
- Ну, да, конечно... А, все-таки, тюрьма дрянь.. это воть она искальчила меня... Говоря по совъсти — я не хочу умирать...
- Можеть не умрешь еще! хотвла сказать она, но, взглянувъ въ его лицо, промолчала.
- Я-бы могъ еще работать... недурно... Но, если нельзя работать, нечёмъ жить и глупо жить...
- Справедливо, а не утёшаеть! невольно вспомнила мать слова Андрея и тяжело вздохнула. Она очень устала за день и ей хотёлось ёсть. Однотонный влажный шопоть больного, наполняя комнату, безпомощно ползаль по гладкимъ стёнамъ. Вершины липъ за окномъ были подобны низко опустившимся тучамъ и удивляли своей печальной чернотой. Все странно замирало въ сумрачной неподвижности, въ уныломъ ожиданіи ночи.

— Какъ мив нехорошо! — сказалъ Егоръ и закрывъ глаза, умолкъ.

— Усни! — посовътовала мать. — Можеть быть лучше

будеть.

Потомъ прислушалась къ его дыханію, оглянулась, просидёла нёсколько минутъ неподвижно, охваченная холодной печалью и задремала.

Осторожный шумъ у двери разбудиль ее, вздрогнувъ, она увидёла открытые глаза Егора.

- Заснула... ты прости! тихонько сказала она.
- И ты прости... повториль онъ тоже тихо.

Въ окно смотрѣлъ вечерній сумракъ, мутный холодъ давилъ глава, все странно потускнѣло, лицо больного стало темнымъ.

Раздался шорохъ и голосъ Людмилы.

— Сидять въ темнотѣ и шепчутся... Гдѣ-же здѣсь кнопка?

Комната вдругъ вся налилась бѣлымъ, неласковымъ свѣтомъ. Среди нея стояла Людмила, вся черная, высокая, прямая.

Егоръ сильно вздрогнулъ всёмъ тёломъ, поднялъ руку къ груди.

- Что? вскрикнула Людмила, подбѣгая къ нему. Онъ смотрѣлъ на мать остановившимися глазами, и теперь они казались большими и странно яркими.
  - Подожди... прошепталь онъ.

Широко открывъ роть, онъ поднималъ голову вверхъ, а руку протянулъ впередъ... Мать осторожно взяла его руку и, сдерживая дыханіе, смотрёла въ лицо Егора. Судорожнымъ и сильнымъ движеніемъ шеи онъ запрокинулъ голову и громко сказалъ:

— Не могу... кончено...

Тѣло его мягко вздрогнуло, голова безсильно упала на плечо, и въ широко открытыхъ глазахъ мертво отразился колодный свётъ лампы, горёвшей надъ койкой.

— Голубчикъ мой! — прошептала мать.

Людмила медленно отошла отъ койки, остановилась у окна и, глядя куда-то передъ собой, незнакомымъ Власовой, необычно громкимъ голосомъ сказала:

# — Умеръ...

Она согнулась, поставила локти на подоконникъ и заговорила вздрагивающимъ голосомъ:

— Умеръ... спокойно и мужественно...

И вдругъ, точно ее ударили по головѣ, безсильно опустилась на колѣни, закрыла лицо руками и подавленно, глухо застонала.

Сложивъ тяжелыя руки Егора на груди его, поправивъ на подушкъ странно теплую голову, мать, молча отирая слезы, подошла къ Людмилъ, наклонилась надъ нею и тихо погладила ея густые волосы. Женщина медленно повернулась къ ней — ея матовые глаза болъзненно расширились, она встала на ноги и дрожащими губами зашептала:

— Я его знаю давно... мы вмѣстѣ жили въ ссылкѣ, шли туда, сидѣли въ тюрьмахъ... порою было невыносимо, отвратительно, многіе падали духомъ...

Сухое, громкое рыданіе перехватило ей горло, она съ усиліемъ поборола его и, приблизивъ къ лицу матери свое лицо, смягченное нѣжнымъ, грустнымъ чувствомъ, помолодившимъ ее, продолжала быстрымъ шопотомъ, рыдая безъ слезъ:

— А онъ всегда быль неутомимо весель, шутиль, смівялся... мужественно скрывая свои страданія... старался
ободрить слабыхь... добрый, чуткій, милый... Тамь, въ
Сибири, бездёлье развращаеть людей, часто вызываеть
къ жизни дурныя чувства — какъ онъ уміть бороться съ
ними... какой это быль товарищь, если-бы вы знали. Тяжела, мучительна была его личная жизнь... но знаю, никто не слыхаль жалобъ его... никто, никогда я многимъ
обязана его сердцу, онъ даль мні все, что могь оть своего
ума, и одинокій, усталый никогда не просиль взамізнь ни
ласки, ни вниманія...

Она подошла къ Егору, наклонилась и, цёлуя его руку, тоскливо, негромко говорила:

— Товарищъ... дорогой мой, милый, благодарю, бла-

годарю всвиъ сердцемъ... прощай!

Острыя рыданія потрясали ея тёло и, задыхаясь, она положила голову на койку у ногъ Егора. Мать молча плакала обильными слезами, горячія, онё жгли ей кожу щекъ. Она почему-то старалась удержать ихъ, ей хотёлось приласкать Людмилу особой, лаской и хотёлось говорить о Егорё хорошими словами любви и печали... Сквозь слезы она смотрёла въ его опавшее лицо, въ глаза, дремотно прикрытые опущенными вёками, и на губы, темныя, застывшія въ легкой улыбкё. Было тихо и скучно свётло...

Вошель Иванъ Даниловичь, какъ всегда торопливыми, мелкими шагами, вошель, вдругь остановился среди комнаты и, быстрымъ жестомъ сунувъ руки въ карманы, спросиль нервно и громко:

- Давно?..
- Ему не отвътили. Онъ, тихо покачиваясь на ногахъ и потирая лобъ, подошелъ къ Егору, пожалъ руку его и отошелъ въ сторону.
- Не удивительно... съ его сердцемъ... это должно было случиться полгода назадъ... по крайней мъръ...

Его высокій, неумѣстно громкій, насильственно спокойный голосъ вдругъ порвался Прислонясь спиной къ стѣнѣ, онъ быстрыми пальцами крутилъ бородку и часто мигая глазами, смотрѣлъ на группу у койки.

— Еще одинъ... — сказалъ онъ тихо.

Людмила встала, отошла къ окну, открыла его. Мать подняла голову, оглянулась, вздыхая. Черезъ минуту они всё трое стояли у окна, тёсно прижимаясь другъ къ другу, и смотрёли въ сумрачное лицо осенней ночи. Надъ черными вершинами деревьевъ сверкали звёзды, безконечно углубляя даль небесъ...

Людмила взяла мать подъ руку и молча прижалась къ ея плечу. Докторъ, низко наклонивъ голову, протиралъ платкомъ пенснэ. Въ тишинъ за окномъ устало вздыхалъ вечерній шумъ города, холодъ въялъ въ лица, шевелилъ волосы на головахъ. Людмила вздрагивала, и по щекъ ея текла слеза... Въ корридоръ больницы заглушенно метались измятые, напуганные звуки, торопливое шарканье ногъ, блёдные стоны, унылый шопотъ. Люди, неподвижно стоя у окна, смотръли во тьму и молчали.

Мать почувствовала себя лишней и, осторожно освободивъ руку, пошла къ двери, поклонясь Егору.

— Вы уходите? — тихо и не оглядываясь, спросиль докторь.

. — Да...

На улицѣ она подумала о Людмилѣ, вспомнивъ ея скупыя слезы:

— И поплакать-то не умъеть...

Предсмертныя слова Егора вызвали у нея тихій вздохъ. Медленно шагая по улицѣ, она вспомнила его живые глаза, его шутки, разсказы о жизни.

— Хорошему человѣку жить трудно, умереть — легко... Какъ-то я помирать буду?

Потомъ представила себѣ Людмилу и доктора у окна въ бѣлой, слишкомъ свѣтлой комнатѣ, мертвые глаза Егора позади нихъ и охваченная гнетущей жалостью къ людямъ тяжело вздохнула и пошла быстрѣе — какое-то смутное чувство торопило ее.

— Надо скорве! — думала она, подчиняясь грустной, но бодрой силв, мягко толкавшей ее изнутри.

## XI.

Весь слёдующій день мать провела въ хлопотахъ, устраивая похороны, а вечеромъ, когда она, Николай и Софья пили чай, явилась Сашенька, странно шумная и оживленная... На щекахъ у нея горёлъ румянецъ, глаза

весело блествли, и вся она, казалось матери, была наполнена какой-то радостной надеждой. Ея настроеніе ръзко и бурно вторглось въ печальный тонъ восноминаній объ умершемъ и, не сливаясь съ нимъ, смутило всвхъ и ослвнило, точно огонь, неожиданно вспыхнувшій во тъмв. Николай, задумчиво постукивая пальцемъ по столу, сказаль:

- Вы не похожи на себя сегодня, Саша...
- Да? Можетъ быть! отвётила она и засмёнлась счастливымъ смёхомъ.

Мать посмотрёла на нее съ молчаливымъ упрекомъ, а Софья напоминающимъ тономъ замётила:

- А мы говорили объ Егоръ Ивановичъ ...
- Какой чудесный человікь, неправда ли? воскликнула Саша. — Я не видала его безь улыбки на лиці, безь шутки... И какь онъ работаль! Это быль художникь революціи, онъ владіль революціонной мыслью, какъ великій мастерь. Съ какой простотой и силой онъ рисоваль всегда картины лжи, насилій, неправды... Я многимъ обявана ему и никогда не забуду работы его мысли надъ моими недоумініями...

Она говорила негромко, съ задумчивой улыбкой въ глазахъ, но эта улыбка не угашала въ ея взглядѣ огня непонятнаго никому, но всѣми ясно видимаго ликованія.

Имъ не хотвлось уступить охватившее ихъ настроеніе печали о товарищь чувству радости, внесенному Сашей, и безсознательно защищая свое грустное право питаться горемъ, они невольно старались ввести дѣвушку въ кругъ своего настроенія...

 И вотъ онъ умеръ! — внимательно глядя на нее настойчиво сказала Софья.

Саша оглянула всёхъ быстрымъ, спрашивающимъ взглядомъ, брови ея нахмурились. И, опустивъ голову, замолчала, поправляя волосы медленнымъ жестомъ.

— Умеръ? — громко сказала она послъ паузы и снова

окинула всёхъ вызывающими глазами. — Мнё трудно по-

Она прошлась по комнать и вдругь остановившись

заговорила страннымъ голосомъ:

— Что значить — умеръ? Что умерло? Развѣ умерло мое уважение къ Егору, моя любовь къ нему, товарищу, память о работѣ мысли его, развѣ умерла этъ работа, исчезли чувства, которыя онъ вызвалъ въ моемъ сердцѣ, разбито представление мое о немъ, какъ о мужественномъ, честномъ человѣкѣ? Развѣ все это умерло? Это, лушее въ немъ, не умреть для меня никогда, я знаю... Мнѣ кажется, мы слишкомъ торопимся скаазть о человѣкѣ — онъ умеръ. Мертвы уста его, но слово — будетъ жить въ сердцахъ живыхъ!

Взволнованная, она снова сѣла къ столу, облокотилась на него и типе, вдумчивѣе, продолжала съ улыбкой глядя на товарищей затуманенными глазами.

- Можетъ быть я говорю глупо, но я вѣрю, товарищи, въ безсмертіе честныхъ людей... въ беясмертіе тѣхъ, кто далъ мнѣ счастье жить прекрасной, полной жизнью, которой я живу, которая радостно опьяняетъ меня удивительной сложностью своей, разнообразіемъ явленій и ростомъ идей, дорогихъ мнѣ, какъ сердце мое. Мы, можетъ быть, слишкомъ бережливы въ тратѣ своихъ чувствъ, много живемъ мыслью, и это нѣсколько искажаетъ насъ, мы оцѣниваемъ, а не чувствуемъ...
- Съ вами случилось что-нибудь хорошее? спросила Софья улыбаясь.
- Да! кивнувъ головой, сказала Саша. Очень, мит кажется! Я всю ночь бестдовала съ Въсовщиковымъ... Я не любила его раньше, онъ мит казался грубымъ и темнымъ. Да онъ и былъ такимъ, несомитно... Въ немъ жило неподвижное, темное раздражение на встът, онъ всегда какъ-то убиственно тяжело ставилъ себя въ центрт всего и грубо, озлобленно говорилъ я, я, я. Въ этомъ было что-то мъщанское, низменное и раздражающее...

Она улыбнулась и снова обвела всёхъ сіяющимъ взгля-

домъ.

— Теперь онъ говорить — товарищи! И надо слышать, какъ онъ это говорить... Съ какой-то смущенной, мягкой любовью... этого не передашь словами. Сталъ удивительно простъ и искрененъ и весь переполненъ желаніемъ работы. Онъ нашелъ себя, видить свою силу, знаетъ, чего у него нътъ... главное, въ немъ родилось истинно товарищеское чувство... широкое, любовное... улыбающееся навстръчу всему тяжелому въ жизни...

Власова слушала рѣчь Саши, и ей было пріятно видѣть всегда суровую дѣвушку смягченной, радостной. Но, въто же время, гдѣ-то глубоко въ ея душѣ зарождалась ревнивая мысль:

- А какъ-же Паша-то?..
- Онъ продолжала Саша весь охваченъ мыслями о товарищахъ и, знаете, въ чемъ убѣждаетъ меня? Въ необходимости устроить для нихъ побѣгъ... да! Онъ говоритъ, что это очень просто и легко...

Софья подняла голову и оживленно сказала:

- А вы какъ думаете, Саша? Это мысль?

Чашка чая въ рукв матери задрожала, и она поставила ее на столъ. Саша нахмурила брови, сдерживая свое оживленіе, помолчала и серьезнымъ голосомъ, но радостно улыбаясь, сбивчиво проговорила:

— Онъ увъренъ... если, дъйствительно, все такъ, какъ онъ говорить — мы должны попытаться... это наша обязанность!..

Она покраснела, опустилась на стуль, замолчала.

- Милая ты моя, милая! улыбаясь думала мать. Софья тоже улыбнулась, а Николай, мягко глядя въ лицо Саши, тихо засмѣялся. Тогда дѣвушка подняла голову, строго посмотрѣла на всѣхъ и блѣдная, сверкнувъ глазами, сухо, съ обидой въ голосѣ, сказала:
- Вы сметесь... я понимаю васъ... Вы считаете меня лично заинтересованной въ побете, да?

- Почему, Саша? лукаво спросила Софья, вставая и подходя къ ней. Вопросъ этотъ показался матери лишнимъ и обиднымъ для дёвушки, она вздохнула и, поднявъ бровь, съ упрекомъ посмотрёла на Софью.
- Но я отказываюсь! воскликнула Саша. Я не приму участія въ рѣшеніи вопроса, если вы будете разсматривать его...
- Перестаньте, Саша! спокойно сказаль Николай. Мать тоже подошла къ ней и, наклонясь осторожно, погладила ея голову. Саша схватила ея руку и, поднявъ кверху покраснѣвшее лицо, смущенно взглянула въ лицо матери. Та улыбнулась и, не найдя, что сказать Сашѣ, печально вздохнула. А Софья сѣла рядомъ съ Сашей на стулъ, обняла за плечи и, съ любопытной улыбкой заглядывая ей въ глаза, сказала:
  - Вы чудачка!..
  - Да, я, кажется, наглупила... Но я не люблю твней...
- Какъ могли вы подумать... продолжала Софья.
   Но Николай дёловито и серьезно прервалъ ее:
- Объ устройств'в поб'вга, если онъ возможенъ, не можетъ быть двухъ мн'вній. Но прежде всего мы должны знать, хотять-ли этого заключенные товарищи...

Саша опустила голову.

Софья, закуривая папироску, взглянула на брата и инфокимъ жестомъ бросила спичку куда-то въ уголъ.

— Какъ чай имъ не хотёть! — вздохнувъ, сказала мать. — Только не вёрю я, что можно это...

Всѣ молчали, а она смотрѣла на нихъ съ недоумѣніемъ — ей такъ хотѣлось послушать еще о возможности побѣга.

- Мит нужно повидаться съ Въсовщиковымъ! скавала Софья.
- Хорошо! Завтра я скажу вамъ, когда и гдв! мегромко ответила Саша.
- Что онъ будеть дѣлать? спросила Софья, расхаживая по комнать.

— Его ръшили пристроить наборщикомъ въ новую типографію... А до того времени поживеть у лъсничаго.

Брови Саши нахмурились, лицо приняло обычное, суровое выраженіе, и голосъ звучаль сухо. Николай подошель къ матери, перемывавшей чашки, и сказаль ей:

- Вы послѣзавтра на свиданіе идете... такъ надо передать Павлу записку... Понимаете нужно знать...
- Я понимаю, понимаю! торопливо отоввалась она. Я ужь передамъ... это мое дъло...
- Я ухожу! заявила Саша и, быстро, молча, пожавъ всъмъ руки, шагая какъ-то особенно твердо, ушла, прямая и сухая.

Софья положила руки на плечи матери и, покачивая ее на стуль, съ улыбкой спросила:

- Вы, Ниловна, любили-бы такую дочь?...
- О, Господи! Хоть-бы день одинъ видёть ихъ вмёстё! — воскликнула Власова, готовая заплакать.
- Да, немножко счастья... это хорошо для каждаго!..
   негромко зам'втилъ Николай. Но н'вть людей, которые желали-бы немножко счастья... А когда его много оно дешево...

Софья сѣла за піанино и начала играть что-то грустное.

### XII.

На другой день поутру нѣсколько десятковъ мужчинъ и женщинъ стояли у воротъ больницы, ожидая, когда вынесутъ на улицу гробъ ихъ товарища. Вокругъ нихъ осторожно кружились шпіоны, ловя чуткими ушами отдѣльные возгласы, запоминая лица, манеры и слова, а съ другой стороны улицы на нихъ смотрѣла группа полицейскихъ съ револьверами у пояса. Нахальство шпіоновъ, насмѣшливыя улыбки полиціи и ея готовность показать свою силу раздражали толпу. Иные, скрывая свое раздраженіе, шутили, другіе угрюмо смотрѣли на землю, стараясь не замѣчать оскорбительнаго, третьи, не сдерживая гнѣва, иро-

нически смѣялись надъ администраціей, которая боится людей, вооруженныхъ только словомъ. Блѣдно голубое небо осени свѣтло смотрѣло въ улицу, вымощенную круглыми сѣрыми камнями, усѣянную желтой листвой, и вѣтеръ, взметывая листья, бросалъ ихъ подъ ноги людей.

Мать стояла въ толив и, наблюдая знакомыя лица, съ грустью думала:

— Немного васъ... немного! **А** рабочаго народа — нътъ почти...

Отворились ворота, на улицу вынесли крышку гроба съ вѣнками въ красныхъ лентахъ. Люди, молча, дружно сняли шляпы — точно стая черныхъ птицъ взлетѣла надъ ихъ головами. Высокій полицейскій офицеръ съ густыми черными усами на красномъ лицѣ быстро шелъ въ толиу, за нимъ, безцеремонно расталкивая людей, шагали солдаты, громко стуча тяжелыми сапогами по камнямъ. Офицеръ сказалъ сиплымъ, командующимъ голосомъ:

— Прошу снять ленты!

Его твсно окружили мужчины и женщины, что-то говорили ему, размахивая руками, волнуясь, отгалкивая другь друга. Передъ глазами матери мелькали блёдныя, возбужденныя лица съ трясущимися губами, по лицу одной женщины катились крупныя слезы обиды...

— Долой насиліе! — крикнуль чей-то молодой голось и одиноко потерялся въ шумъ спора.

Мать тоже почувствовала въ сердцѣ горечь и, обращаясь къ сосѣду своему, бѣдно одѣтому молодому человѣку, сказала возмущенно:

— И похоронить челов'вка не дають, какъ хочется товарищамъ... что ужъ это!

Росла враждебность, надъ головами людей качалась крышка гроба, вътеръ игралъ лентами, окутывая головы и лица, и былъ слышенъ сухой и нервный шелестъ шелка.

Мать обняль холодный страхъ возможнаго столкновенія, она торопливо и негромко говорила направо и налівю: — Богъ съ ними, коли такъ... снять бы ленты... уступить-бы ужъ... что ужъ!..

Громкій и різкій голось звучаль, заглушая шумь:

— Мы требуемъ, чтобы намъ не мѣшали проводить въ послѣдній путь замученнаго вами...

Кто-то, должно быть дівушка, высоко и тонко запівла:

"Вы жертвою пали въ борьбв..."

— Прошу снять ленты! Яковлевъ, срѣжь!

Былъ слышенъ лязгъ вынимаемой шашки. Мать закрыла глаза, ожидая крика... Но стало тише, люди ворчали, огрызались, какъ затравленные волки. Потомъ, молча, низко опустивъ головы, они двинулись впередъ, наполняя улицу шорохомъ шаговъ.

Впереди плыла въ воздухъ ограбленная крышка гроба со смятыми вънками, и, качаясь сбоку на бокъ, ъхали верхомъ полицейскіе. Мать шла по тротуару, ей не было видно гроба въ густой, тъсно окружившей его толиъ, которая незамътно выросла и заполнила собой всю широту улицы. Сзади толпы тоже возвышались сърыя фигуры верховыхъ, по бокамъ, держа руки на шашкахъ, шагала пъшая полиція, и всюду мелькали знакомые матери острые глаза шпіоновъ, внимательно щупавшіе лица людей.

"Прощай, нашъ товарищъ, прощай..." — грустно заиъли два красивыхъ голоса...

— Не надо! — раздался крикъ. — Будемъ молчать, господа!

Въ этомъ крикѣ было что-то суровое, внушительное, что-то грозно обѣщавшее, и онъ подчинилъ толну. Печальная пѣсня оборвалась, шумъ говора сталъ тише, и только твердые удары ногъ о камни наполняли улицу глухимъ, ровнымъ звукомъ. Онъ поднимался надъ головами людей уплывая въ прозрачное небо и сотрясалъ воздухъ подбно отзвуку перваго грома еще далекой грозы. Холодный вѣтеръ, все усиливаясь, враждебно несъ встрѣчу людямъ пыль и соръ городскихъ улицъ, раздувалъ платье

и волосы, слёпиль глаза, биль въ грудь и путался въ ногахъ...

Эти молчаливые похороны безъ поповъ и щемящаго душу пѣнія, задумчивыя лица, нахмуренныя брови и твердые удары ногь о землю вызывали у матери жуткое чувство, а мысль ея, медленно кружась, одѣвала впечатлѣнія въ грустныя слова.

- Немного васъ, которые за правду...

Она шагала, опустивъ голову, и ей казалось, что это хоронять не Егора, котораго она знала, а что-то другое, привычное и потому близкое и нужное ей. Ей было тоскливо, неловко. Сердце наполнялось шороховатымъ тревожнымъ чувствомъ несогласія съ людьми, провожавшими Егора.

— Конечно, — думала она — Егорушка въ Бога не върилъ, и всъ они тоже...

Но не хотела окончить свою мысль и вздыхала, желая столкнуть тяжесть съ души.

— О, Господи, Господи... Інсусе Христе... Неужто и меня воть такъ...

Пришли на кладбище и долго кружились тамъ по узкимъ дорожкамъ среди могилъ, пока не вышли на открытое пространство, усѣянное низенькими бѣлыми крестами. Столнились около могилы и замолчали. И это суровое молчаніе живыхъ среди могилъ обѣщало что-то страшное, отчего сердце матери вздрогнуло и замерло въ ожиданіи. Между крестовъ свистѣлъ и вылъ вѣтеръ, на крышкѣ гроба печально трепетали измятые цвѣты...

Полиція насторожилась, вытянулась, глядя на своєго начальника. Надъ могилой всталь высокій молодой человінь безъ шапки, съ длинными волосами, чернобровый и блідный. И въ то-же время раздался сиплый голось начальника полиціи:

- Господа...
- Товарищи! громко и звучно началь чернобровый.

- Позвольте! крикнулъ полицейскій. Объявляю вамъ, что не могу допустить річей...
- Я скажу всего нѣсколько словъ! спокойно заявилъ молодой человѣкъ. — Товарищи! Надъ могилой нашего учителя и друга давайте поклянемся, что не забудемъ никогда его завѣты, что каждый изъ насъ будетъ всю жизнь неустанно рыть могилу источнику всѣхъ бѣдъ нашей родины, злой силѣ, угнетающей ее — самодер-
- Арестовать! крикнуль полицейскій, но его голосъ заглушиль нестройный взрывь криковь:
  - Долой самодержавіе!

жавію!

Расталкивая толпу, полицейскіе бросились къ оратору, а онъ, тъсно окруженный со всъхъ сторонъ, кричалъ, взмахнувъ рукой:

— Да здравствуеть свобода! Съ этимъ жить и умереть! Мать оттолкнули въ сторону, тамъ она въ страхв прислонилась къ кресту и, ожидая удара, закрыла глаза. Буйный вихрь нестройныхъ звуковъ оглушалъ ее, земля качалась подъ ногами, ввтеръ и страхъ затрудняли дыханіе. Тревожно носились по воздуху свистки полицейскихъ, раздавался грубый, командующій голосъ, истерично кричали женщины, трещало дерево оградъ, и глухо звучалъ тяжелый топотъ ногъ по сухой землв... Это длилось долго, и стоять съ закрытыми глазами ей стало невыносимо страшно...

Она взглянула и, крикнувъ, бросилась впередъ, протягивая руки. Недалеко отъ нея, на узкой дорожкѣ, среди могилъ, полицейскіе, окруживъ длинноволосаго человѣка, отбивались отъ толпы, нападавшей на нихъ со всѣхъ сторонъ. Въ воздухѣ бѣло и холодно мелькали обнаженныя шашки, взлетая надъ головами и быстро падая внизъ. Мелькали трости, обломки оградъ, въ дикой пляскѣ кружились крики сцѣпившихся людей, возвышалось блѣдное лицо молодого человѣка, надъ бурей злобнаго раздраженія гудѣлъ его крѣпкій голосъ: — Товарищи! На что вы тратите себя?..

Онъ побъждалъ. Бросая палки, люди одинъ за другимъ отскакивали прочь, а мать все пробивалась впередъ, увлекаемая неодолимой силой, и видъла, какъ Николай въ шляпъ, сдвинутой на затылокъ, отталкивалъ въ сторону охмъленныхъ злобой людей, слышала его упрекающій голосъ.

— Вы съ ума сошли... Да успоокитесь-же!..

Ей казалось, что одна рука у него красная...

- Николай Ивановичъ, уйдите! закричала она, бросаясь къ нему.
  - Куда вы? Васъ тамъ ударятъ...

Схвативъ ее за плечо, рядомъ съ нею стояла Софья безъ шляпы, съ растрепанными волосами, поддерживая молодого парня, почти мальчика. Онъ отиралъ рукой разбитое, окровавленное лицо и бормоталъ дрожащими губами:

- Пустите... ничего...
- Займитесь имъ... отвезите его домой, къ намъ... Вотъ илатокъ... завяжите лицо!.. быстро говорила Софья и, вложивъ руку парня въ руку матери, побъжала прочь, говоря:
  - Скорве уходите, арестують!..

По всёмъ направленіямъ кладбища расходились люди, за ними, между могилъ, тяжело шагали полицейскіе, неуклюже путаясь въ полахъ шинелей, ругаясь и размахивая шашками. Парень провожалъ ихъ волчьимъ взглядомъ.

— Идемъ скорве! — тихо крикнула мать, отирая платкомъ его лицо.

Онъ бормоталъ выплевывая кровь:

— Да вы не безпокойтесь... не больно мив... Онъ меня ручкой сабли... по лицу и по головв... Ну, и я его тоже... ка-акъ дамъ палкой!.. даже завылъ онъ!..

И, потрясая окровавленнымъ кулакомъ, закончилъ срывающимся голосомъ:

- Погодите... не то будеть. Мы васъ раздавимъ безъ драки... когда мы встанемъ, весь рабочій народъ!
- Скорве! торопила мать, быстро шагая къ маленькой калиткв въ оградв кладбища. Ей казалось, что тамъ, за оградой, въ полв спряталась и ждеть ихъ полиція и, какъ только они выйдуть она бросится на нихъ, начнеть бить. Но когда, осторожно открывъ дверку, она выглянула на поле, одвтое сврыми тканями осеннихъ сумерекъ тишина и безлюдье сразу успокоили ее.
  - Дайте-ка я завяжу вамъ лицо-то! говорила она.
    Да не надо... мнѣ и такъ не стыдно! Вѣдь это драка

честная — онъ меня, я — его...

Мать наскоро перевязала рану. Видъ крови, свѣжей и алой, наполнялъ ей грудь жалостью, и, когда пальцы ея ощущали влажную теплоту, дрожь ужаса охватывала ее. Она молча и быстро повела раненаго полемъ, держа его за руку. Освободивъ ротъ, онъ съ усмѣшкой въ голосѣ говорилъ:

— Да куда вы меня тащите, товарищъ? Я самъ могу илти!..

Но она чувствовала, что онъ шатается, ноги его шагають не твердо и рука дрожить. Слабъющимъ голосомъ онъ говорилъ и спрашивалъ ее, не дожидаясь отвъта:

— Я жестянникъ Иванъ... а вы кто? Насъ трое было въ кружкѣ Егора Ивановича... жестянниковъ трое... а всѣхъ одиннадцать... Очень мы любили его... царство ему небесное!.. Хоть я не вѣрю въ Бога...

Въ одной изъ улицъ мать наняла извозчика, усадивъ Ивана въ Экипажъ, шепнула ему:

— Теперь молчите!.. — и осторожно закугала роть сму платкомъ.

Онъ подняль руку къ лицу и — уже не могь освободить рта, рука безсильно упала на колени. Но, всетаки, продолжаль бормотать сквозь платокъ:

— Ударовъ этихъ я вамъ не забуду, милые мои... А до него съ нами занимался студентъ Титовичъ... политической экономіей... Быль онь строгій очень... Потомъ арестовали его...

Мать, обнявъ Ивана, положила его голову себѣ на грудь, парень вдругь весь отяжелѣль и замолчаль. Замирая оть страха, она исподлобья смотрѣла по сторонамь, ей казалось, что воть откуда-нибудь изъ-за угла выбѣгуть полицейскіе, увидять завязанную голову Ивана, схватять его и убьють.

- Выпилъ? спросилъ извозчикъ, обернувшись на козлахъ и добродушно улыбаясь.
- Хватилъ горячаго до слезъ! вздохнувъ, отвътила мать.
  - Сынъ?
  - Да, сапожникъ... А я въ кухаркахъ живу...
  - Маешься. Та-акъ...

Махнувъ кнутомъ на лошадь, извозчикъ опять обернулся и тише продолжалъ:

- А сейчась, слышь, на кладбищѣ драка была!.. Хоронили, значить, одного человѣка... изъ этакихъ, которые противъ начальства... тамъ у нихъ съ начальствомъ спорныя дѣла... Хоронили его тоже этакіе, дружки его, стало быть... И давай тамъ кричать долой начальство, оно, дескать, народъ разоряетъ... Полиція бить начала ихъ... Говорятъ, которыхъ порубили на смерть... Ну, и полиціи тоже попало... Онъ замолчалъ и, сокрушенно покачивая головой, страннымъ голосомъ выговорилъ:
  - Мертвыхъ безпокоятъ... покойниковъ будятъ...

Пролетка съ трескомъ подпрыгивала по камнямъ, голова Ивана мягко толкала грудь матери, извозчикъ, сидя вполоборота, задумчиво бормоталъ:

— Идетъ волноніе въ народіть... безпорядовъ поднимается съ земли... да. Вчера ночью въ состідяхъ у насъ пришли жандармы, хлопотали чего-то вплоть до утра, а утромъ забрали съ собой кузнеца одного и увели. Говорять отведуть его ночью на рѣку и тайно утопять. А кузнець, ничего, умный человѣкъ быль...

- Какъ звали его? спросила мать.
- Кузнеца-то? Савель, а прозвище Евченка. Молодой еще, а ужь много понималь... понимать-то, видно, запрещается!.. Придеть, бывало, и говорить: какая ваша жизнь, извозчики? Върно, говоримь, жизнь хуже собачьей... да...
  - Стой! сказала мать.

Иванъ очнулся отъ толчка и тихо застоналъ.

— Развезло парня! — замѣтилъ извозчикъ. — Эхъ, ты, водка — водочка...

Съ трудомъ переставляя ноги, качаясь всёмъ тёломъ, Иванъ шелъ по двору и говорилъ:

— Ничего... я могу...

### XIII.

Софья уже была дома, она встрѣтила мать съ паниросой въ зубахъ, суетливая, возбужденная.

Укладывая раненаго на диванъ, она ловко развязывала его голову и распоряжалась, щуря глаза отъ дыма папиросы.

— Иванъ Даниловичъ, привезли... Вы устали, Ниловна? Напугались, да? Ну, отдыхайте... Николай, давай скорѣе чаю Ниловнѣ и рюмку портвейна!

Ошеломленная пережитымъ, тяжело дыша и ощущая въ груди болезненное покалываніе, мать бормотала:

— Вы обо мив не безпокойтесь...

И всёмъ существомъ своимъ трепетно просила вниманія къ себе, успоканвающей ласки.

Изъ сосъдней комнаты вышли Николай, съ перевязанной рукой и докторъ Иванъ Даниловичъ, весь растрепанный, ощетинившійся, какъ ежъ. Онъ быстро подошель къ Ивану, наклонился надъ нимъ, говоря:

— Воды, больше воды... чистыхъ полотнянныхъ тряпокъ, ваты... Мать двинулась въ кухню, но Николай взяль ее подъ руку лѣвой рукой и ласково сказалъ, уводя ее въ столовую:

— Это не вамъ говорятъ, а Софьъ... Наволновались вы, милый человъкъ, да?

Мать встр'втила его пристальный, участливый взглядъ и съ рыданіемъ, котораго не могла удержать, воскликнула:

- Что это было... голубчикъ вы мой! Рубили... людей рубили!
- Я видёль! подавая ей вино и кивнувъ головой, сказалъ Николай. Погорячились немного объ стороны... Но вы не безпокойтесь они били плашмя, и серьезно раненъ, кажется, только одинъ... Его ударили на моихъ глазахъ, я его и вытащилъ изъ свалки...

Лицо Николая и голосъ, тепло и свъть въ комнатъ успокаивали Власову. Благодарно взглянувъ на него, она спросила:

- Васъ тоже ударили?
- Это я самъ, кажется... неосторожно задѣлъ рукой за что-то и сорвалъ кожу. Пейте чай... холодно, а вы одѣты легко...

Она протянула руку къ чашкѣ, увидала, что пальцы ея покрыты пятнами запекшейся крови, невольнымъ движеніемъ опустила руку на колѣни — юбка была влажная. Широко открывъ глаза, поднявъ бровь, она искоса смотрѣла на свои пальцы, голова у нея кружилась и въ сердцѣ стучало:

— Вотъ... вотъ... такъ вотъ однажды и Пашу тоже... Вошелъ Иванъ Даниловичъ въ одномъ жилетъ, съ за-

Вошелъ Иванъ Даниловичь въ одномъ жилетъ, съ засученными рукавами рубашки и на молчаливый вопросъ Николая сказалъ своимъ тонкимъ голосомъ:

- На лиц'в незначительна рана, а черепъ проломленъ, хотя тоже не сильно... Парень здоровый, однако, много потерялъ крови... Будемъ отправлять въ больницу?
- Зачёмъ? Пускай остается здёсь! воскликнулъ Николай.
  - Сегодня можно... ну, пожалуй, завтра, а потомъ мев

удобнѣе будетъ, чтобы онъ легъ въ больницу. У меня нѣтъ времени дѣлать визиты! Ты напишешь листокъ о событіи на кладбищѣ?

— Конечно! — отвътилъ Николай.

Мать тихо встала и пошла на кухню.

— Куда вы, Ниловна? — безпокоясь остановиль онъ ее. — Соня одна управится!

Она взглянула на него и, вздрагивая, отвётила, странно и невольно усмёхаясь:

— Въ крови я... облита кровью...

Переодѣваясь въ своей комнатѣ, она еще разъ задумалась о спокойствіи этихъ людей, о ихъ способности быстро переживать страшное. Это отрезвляло ее, изгоняя страхъ изъ сердца. Когда она вошла въ комнату, гдѣ лежалъ раненый, Софья, наклонясь надъ нимъ, говорила ему:

- Глупости, товарищъ!
- Да я стёснять вась буду! возражаль онь сласымь голосомь.
  - А вы молчите, это вамъ полезнве...

Мать встала позади Софьи и, положивъ руки на ея илечо, съ улыбкой глядя въ блёдное лицо раненнаго, усметальсь заговорила, какъ онъ бредилъ на извозчикъ и пугалъ ее неосторожными словами. Иванъ слушалъ, глаза его лихорадочно горёли, онъ чмокалъ губами и тихо, смущенно восклицалъ:

- Охъ... экій дуракъ!..
- Ну, мы васъ оставимъ! поправивъ на немъ одъяло, заявила Софья. — Отдохните...

Онѣ обѣ ушли въ столовую и тамъ долго бесѣдовали пониженными голосами о событіи дня. И уже относились къ драмѣ этой, какъ къ чему-то далекому, увѣренно заглядывая въ будущее, обсуждая пріемы работы на завтра. Лица были утомлены, но мысли бодры, и, говоря о своемъ дѣлѣ, люди не скрывали недовольства собой. Нервно двигаясь на стулѣ, докторъ съ усиліемъ притупляя свой тонкій, острый голосъ, говорилъ:

— Пропаганда, пропаганда! Этого мало теперь, рабочая молодежь права! Нужно шире поставить агитацію .. рабочіе правы, я говорю...

Николай хмуро и въ тонъ ему отозвался:

- Отовсюду идуть жалобы на недостатокъ литературы, а мы все еще не можемъ поставить хорошую типографію. Людмила изъ силъ выбивается, она захвораеть, если мы не дадимъ ей помощниковъ...
  - А Въсовщиковъ? спросила Софья.
- Онъ не можеть жить въ городѣ... Онъ возьмется за дѣло только въ новой типографіи... а для нея не хватаеть еще одного человѣка...
  - Я не подойду? тихо спросила мать.

Они всѣ трое взглянули на нее и нѣсколько секундъ молчали.

- Хорошая мыслы! воскликнула Софья оживленно н какъ-то вдругъ.
- Нёть, это трудно для вась, Ниловна! сухо сказаль Николай. — Вамъ пришлось бы жить за городомь, прекратить свиданія съ Павломъ вообще...

Вздохнувъ она возразила:

— Для Паши это не велика потеря... да и мив эти свиданія только душу рвуть!.. Говорить ни о чемъ нельзя... стоишь противъ сына дурой... а тебё въ роть смотрять, ждуть — не скажешь-ли чего лишняго...

Событія посл'ёднихъ дней утомили ее, и теперь, услышавъ о возможности для себя жить вн'ё города, вдали отъ его драмъ, она жадно ухватилась за эту возможность.

Но Николай замяль разговоръ.

— О чемъ думаешь, Иванъ? — обратился онъ къ доктору.

Поднявъ низко опущенную надъ столомъ голову, докторъ угрюмо отвётилъ:

 — Мало насъ, вотъ о чемъ! Необходимо работать энертичнъе... и необходимо убъдить Павла и Андрея бъжать, они оба слишкомъ цённы для того, чтобы сидёть безъ дёла...

Николай нахмуриль брови и сомнительно покачаль головой, мелькомъ взглянувъ на мать. Она поняла, что при ней имъ неловко говорить о ея сынѣ, и, простясь, ушла въ свою комнату, унося въ груди тихую обиду на людей за то, что они отнеслись такъ невнимательно къ ея желанію. Лежа въ постели съ открытыми глазами, она, подъ тихій шопотъ голосовъ, отдалась во власть тревогъ.

Истекшій день быль страшно непонятень и полонь зловещихъ намековъ, но ей тяжело было думать о немъ, и отталкивая отъ себя угрюмыя впечатлёнія, она задумалась о Павлв. Ей хотвлось видеть его на свободь, и въ то же время это пугало ее: она чувствовала, что вокругъ нея все обостряется, волнуется, грозить резкими столкновеніями. Молчаливое теривніе людей исчезало, уступая місто напряженному ожиданію, замітно росло раздраженіе, звучали рёзкія слова, отовсюду вёздо чёмь-то новымь, возбуждающимъ... Каждая прокламація вызывала на базарв, въ лавкахъ, среди прислуги и ремесленниковъ оживленные толки, каждый аресть въ городъ будилъ пугливое, недоумъвающее, а иногда и безсознательно сочувственное эхо сужденій о причинахъ ареста. Все чаще слышала она среди простыхъ людей когда-то пугавшія ее слова: бунть, соціалисты, политика — ихъ произносили насмешливо, но за насмішкой неуміло прятался пытливый вопрось; — со злобой, — и за нею звучалъ страхъ; — задумчиво, съ надеждой и угрозой... Медленно, но широкими кругами по устоявшейся темной жизни расходилось волненіе, просыпалась сонная мысль, и привычное, вынужденно спокойное отношение къ содержанию дня колебалось. Все это она видъла яснъе другихъ, ибо лучше ихъ знало унылое лицо жизни, ближе стояла къ нему, и теперь, видя въ немъ морщины раздумья и раздраженія, она и радовалась, и путалась. Радовалась, потому что считала это деломъ своего сына, боялась, зная, что если онъ выйдеть изъ тюрьмы, то встанеть впереди всёхъ, на самомъ опасномъ мёстё... И погибнеть.

Иногда образъ сына выросталъ передъ нею до размѣровъ гиганта старой сказки, онъ соединялъ въ себѣ всѣ честныя, смѣлыя слова, которыя она слышала, всѣхъ людей, которые ей нравились, все героическое и свѣтлое, что сна знала. Тогда умиленная, гордая, въ тихомъ восторгѣ, она любовалась имъ и полная надеждъ думала:

- Все будеть хорошо... все!

Ея любовь, любовь матери, разгоралась, сжимая, сердце почти до боли, потомъ материнское мѣшало рости человѣческаго, сжигало его, и на мѣстѣ великаго чувства, въ сѣромъ пеплѣ тревоги, робко билась унылая мысль:

— Погибнеть пропадеть...

Она заснула поздно, тяжелымъ сномъ и проснулась рано, съ ломотой въ костяхъ и головной болью.

#### XIV.

Въ полдень она сидъла въ тюремной канцеляріи противъ Павла и, сквозь туманъ въ глазахъ разсматривая его бородатое лицо, искала случая передать ему записку, крѣпко сжатую между пальцевъ.

- Здоровъ и всѣ здоровы! говорилъ онъ негромко. — Ну, а ты какъ?
- Ничего! Егоръ Ивановичъ скончался! машинально сказала она.
  - Да? воскликнулъ Павелъ и чуть опустиль голову.
- На похоронахъ полиція дралась, арестовали одного! простодушно продолжала она. Помощникъ начальника тюрьмы возмущенно чмокнулъ тонкими губами и, вскочивъ со стула, забормоталъ:
- Это лишнее... Это запрещено, надо-же понять! Запрещено говорить о политикв!..

Мать тоже поднялась со стула и, какъ-бы не цонимая, виновато заявила:

- Я не о политикѣ, а о дракѣ! А дрались они, это вѣрно... И даже одному голову разбили...
- Все равно! Я прошу васъ молчать! То есть, молчать обо всемъ, что не касается лично васъ... семьи и вообще дома вашего.

Чувствуя, что запутался, онъ сёль за столомъ и, разбирая бумаги, уныло и утомленно добавилъ:

—Я — отвичаю, да...

Мать оглянулась и, быстро сунувъ записку въ руку Павла, облегченно вздохнула.

— Не понимаешь, о чемъ говорить...

Павелъ усмѣхнулся.

- Я тоже не понимаю...
- Тогда не нужны свиданія! раздраженно зам'тилъ чиновникъ. Говорить не о чемъ, а ходятъ, безпокоятъ...
  - Скоро-ли судъ-то? помолчавъ спросила мать.
  - На дняхъ прокуроръ былъ, сказалъ, что скоро...

Они говорили другъ другу незначительныя, ненужныя обоимъ слова, мать видёла, что глаза Павла смотрять вълицо ей мягко, любовно. Все такой-же ровный и спокойный, какъ всегда, онъ не измёнился, только борода сильно отросла и старила его, да кисти рукъ стали бёлёе. Ей захотёлось сдёлать ему пріятное, сказать о Николаё, и она, не измёняя голоса, тёмъ-же тономъ, какимъ говорила ненужное и неинтересное, продолжала:

— Крестника твоего видела...

Павель пристально взглянула ей въ глаза, молча спрашивая. Желая напомнить ему о рябомъ лицѣ Вѣсовщикова, она постучала себя пальцемъ по щекѣ...

— Ничего, мальчикъ живъ и здоровъ, на мѣсто скоро опредѣлится... Помнишь, онъ все тяжелой работы просилъ?

Сынъ понялъ, кивнувъ ей головой и съ веселой улыб-

- Какъ-же... помню!
- Ну, воть! удовлетворенно произнесла она, довольная собой, тронутая его радостью.

Прощаясь съ нею, онъ крвпко пожалъ руку ея.

- Спасибо, мать!

Ей хмелемъ бросилось въ голову радостное чувство сердечной близости къ нему, и, не находя силъ отвётить словами, она отвётила молчаливымъ рукопожатіемъ.

Дома она застала Сашу. Дѣвушка обычно являлась къ Ниловнѣ въ тѣ дни, когда мать бывала на свиданіи. Она никогда не разспрашивала о Павлѣ, и если мать сама не говорила о немъ, Саша пристально смотрѣла въ лицо ея и удовлетворялась этимъ. Но теперь она встрѣтила ее безпокойнымъ вопросомъ:

- Ну, что онъ?
- Ничего, здоровъ!
- Записку отдали?
- Конечно! Я такъ ловко ее сунула...
- Онъ читалъ?
- Гдѣ-же? Развѣ можно!
- Да, я забыла! медленно сказала дѣвушка. Подождемъ еще недѣлю... еще недѣлю... А какъ вы думаете — онъ согласится?

Она нахмурила брови и смотрѣла въ лицо матери остановившимися глазами.

— Да, я не знаю... Я думаю — уйдеть онъ... — размышляла мать. — Почему не уйти, если безъ опасности это?..

Сата тряхнула головой и сухо спросила:

- Вы не знаете, что можно всть больному? Онъ просить всть.
  - Все можно... все! Я сейчасъ...

Она пошла въ кухню, Саша медленно двинулась за ней.

- Помочь вамъ?
- Спасибо... что вы?!

Мать наклонилась къ печкѣ, доставая горшокъ. Дѣвушка тихо сказала ей:

— Подождите...

Лицо ея поблёднёло, глаза тоскливо расширились, и дрожащія губы съ усиліемъ зашенетали горячо и быстро:

— Я хочу васъ просить... Я знаю — онъ не согласится! Уговорите его! Онъ — нуженъ... скажите ему, что онъ необходимъ для дѣла... что я боюсь — онъ захвораетъ... вы видите — судъ все еще не назначенъ...

Ей, видимо, трудно было говорить. Она вся выпрямилась въ напряженіи, смотрёла въ сторону, голосъ у нея звучалъ неровно, точно струна, которую настраивають, и неожиданно оборвался. Утомленно опустивъ вёки, дёвушка кусала губы, а пальщы крёпко сжатыхъ рукъ хрустёли.

Мать была смята ея порывомъ, но поняла его и, взволнованная, полная грустнаго чувства, обнявъ Сашу, тихонько отвѣтила:

— Дорогая вы моя!.. никого онъ кром'я себя не послушаеть... никого!

Онъ объ молчали тъсно прижавшись другъ къ другу. Потомъ Саша осторожно сняла съ своихъ плечъ руки матери и сказала вздрагивая:

— Да... ваша правда! Все это глупости... нервы...

И вдругъ, серьезная, просто кончила:

— Однако, давайте, покормимъ раненаго...

Сидя у постели Ивана, она уже заботливо и ласково спрашивала:

- Сильно болить голова?
- Не очень... только смутно все... и слабость... конфузливо натягивая одёяло къ подбородку, отвёчалъ Иванъ и прищуривалъ глаза точно отъ яркаго свёта. Замётивъ, что онъ не рёшается ёсть при ней, Саша встала и ушла.

Иванъ сълъ на постели, взглянулъ вслъдъ ей и, мигая, сказалъ:

— Кра-асивая

Глаза у него были свётлые и веселые, зубы мелкіе, илотные, голосъ еще не установился.

— Вамъ сколько летъ? — задумчиво спросила мать.

- Семнадцать...
- Родители-то гдъ?
- Въ деревив... а я съ десяти летъ здесь... кончилъ школу и — сюда! А васъ какъ звать, товарищъ?

Мать всегда смѣшило и трогало это слово, обращенное къ ней. И теперь улыбаясь она спросила:

— На что вамъ знать?

Юноша, смущенно помолчавъ, объяснилъ:

— Видите. студенть изъ нашего кружка... то есть, который читаль съ нами... онъ говориль намь про мать Павла Власова, рабочаго... знаете, демонстрація Перваго Мая?

Она кивнула головой и насторожилась.

- Онъ первый открыто подняль знамя нашей партіи! съ гордостью заявиль юноша, и его гордость созвучно отозвалась въ сердцѣ матери.
- Меня при этомъ не было... мы тогда думали здёсь свою демонстрацію наладить сорвалось! Мало насъ было тогда. А на тоть годъ пожалуйте!.. Увидите!

Онъ захлебнулся отъ волненія, предвкушая будущія событія, потомъ, размахивая въ воздухѣ ложкой, продолжаль:

— Такъ воть Власова — мать, говорю... Говорять, гакая старуха... просто чудеса!

Мать широко улыбнулась, ей было пріятно слышать восторженныя похвалы мальчика. Пріятно и неловко. Она даже хотьла сказать ему — это я Власова!.. но удержалась и сь мягкой насмъшкой, съ грустью, сказала себъ:

- Эхъ ты, старая дура!..
- А вы кушайте больше... Выздоравливайте скорте для хорошаго дела! вдругь взволнованно заговорила она, наклоняясь къ нему.

Дверь отворилась, пахнуло сырымъ осеннимъ холодомъ, вошла Софья, румянная, веселая.

— III піоны за мной ухаживають, точно женихи за богатой нев'єстой, честное слово! Надо мн<sup>\*</sup>в убираться отсюда...

Ну, какъ вы, Ваня? Хорото? Что Павелъ, Ниловна? Сата эльсь?

Закуривая папиросу, она спрашивала и не ждала отвътовъ, лаская мать и юношу взглядомъ сърыхъ глазъ. Мать смотръла на нее и, внутренно улыбаясь, думала:

— Вотъ и я тоже въ люди выхожу...

И ушла въ столовую. Тамъ Софья разсказывала Сашъ:

- У нея уже готово триста экземпляровъ! Она убъетъ себя такой работой!... Вотъ героизмъ! Знаете, Саша, это большое счастье жить среди такихъ людей, быть ихъ товарищемъ, работать съ ними...
  - Да! тихо отвѣтила дѣвушка.

Вечеромъ за чаемъ Софья сказала матери:

- А вамъ, Ниловна, снова надо посвтить деревню...
- Ну, что-же! Когда?
- Дня черезъ три можете?
- Хорошо...
- Вы повзжайте! негромко посоввтоваль Николай. Наймите почтовыхъ лошадей и, пожалуйста, другой дорогой, черезъ Никольскую волость...

Онъ замолчалъ и нахмурился. Это не шло къ его лицу, странно и некрасиво измѣняя всегда спокойное выраженіе.

- Черезъ Никольское далеко! замѣтила мать. И дорого на лошадяхъ...
- Видите-ли что... продолжалъ Николай. Я вообще противъ этой повздки. Тамъ безпокойно... были уже аресты, взятъ какой-то учитель, надо быть осторожнъе... Слъдовало-бы выждать время...
- Этого не миновать! сказала Власова. Въдь. говорите, не пытають? И усмъхнулась.

Софья, постукивая пальцами по столу, заметила:

— Намъ важно сохранить непрерывность въ распространеніи литературы... Вы не бонтесь ѣхать, Ниловна? — вдругъ спросила она.

Мать почувствовала себя задетой.

- Когда-же я боялась? И въ первый разъ дѣлала это безъ страха... а тутъ вдругъ... Не кончивъ фразу, она опустила голову. Каждый разъ, когда ее спрашивали не боится-ли она, удобно-ли ей, можетъ-ли она сдѣлатъ то или это она слышала въ подобныхъ вопросахъ просьбу къ ней, ей казалось, что люди отодвигаютъ ее отъ себя въ сторону, относятся къ ней иначе, чѣмъ другъ къ другу. И когда наступали дни наиболѣе полные содержаніемъ, сначала они немного тревожили ее быстротой своего хода и обиліемъ волненій, но скоро она втягивалась въ суету, и возбужденное толчками впечатлѣній, богатое чувствомъ, сердце наполнялось ревнивой жаждой работы... Такое настроеніе она переживала въ этотъ день, и тѣмъ болѣе непріятенъ былъ для нея вопросъ Софьи.
- Напрасно вы меня спращиваете объ этомъ боюсьли я... заговорила она вздыхая. Бояться мив нечего... это тв боятся, у кого что-нибудь есть... а у меня что? Только сынъ... За него боялась... пытокъ тоже боялась для него... а если пытокъ нвть что-же?
  - Вы обидёлись! воскликнула Софья.
- Нѣтъ... только другь друга вы не спрашиваете насчеть страха...

Николай торопливо сняль очки, снова надёль ихъ и пристально взглянуль въ лице сестры. Смущенное молчаніе встревожило Власову, она виновато поднялась со стула, желая что-то сказать имъ, но Софья дотронулась до ея руки и тихонько попросила:

— Простите меня... Я больше не буду!

Это разсмѣшило мать, и черезъ нѣсколько минуть всѣ трое озабоченно и дружно говорили о поѣздкѣ въ деревню.

# XV.

На разсвётё мать тряслась въ почтовой бричке по размытой осеннимъ дождемъ дороге. Дулъ сырой вётеръ, летели брызги грязи, а ямщикъ, сидя на облучке вполоборота въ ней, задумчиво и гнусаво жаловался: — Я ему говорю, брату, то есть, что-жъ, давай дѣлиться! Начали мы дѣлиться...

Онъ вдругь хлестнулъ кнутомъ лѣвую лошадь и озлобленно крикнулъ:

— Н-но! Играй, мать твоя въдьма!..

Жирныя осеннія вороны озабоченно шагали по голымъ пашнямъ, холодно посвистывая налеталъ на нихъ вѣтеръ. Вороны подставляли ударамъ вѣтра свои бока, онъ раздувалъ имъ перья, сбивая съ ногъ, тогда онѣ, уступая силѣ, лѣнивыми взмахами крыльевъ перелетали на новое мѣсто.

— Ну, обделиль онъ меня... вижу я — нечемь мне взяться... — говориль ямщикь.

Мать слышала его слова точно сквозь сонъ, въ сердцв ея росла нѣмая дума, память строила передъ нею длинный рядъ событій, пережитыхъ за послѣдніе годы, и пересматривая ихъ, она повсюду видѣла себя. Раньше жизнь создавалась гдѣ-то вдали, неизвѣстно кѣмъ и для чего, а воть теперь многое дѣлается на ея глазахъ съ ея помощью. И это вызывало у нея спутанное чувство недовѣрія къ себѣ и довольства собой, недоумѣнія и тихой грусти...

Все вокругъ колебалось въ медленномъ движеніи, въ небѣ, тяжело обгоняя другъ друга, плыли сѣрыя тучи, по сторонамъ дороги мелькали мокрыя деревья, качая нагими вершинами, расходились кругомъ поля, выступали холмы, расплывались, весь мутный день точно спѣшилъ навстрѣчу чего-то далекаго, нужнаго.

Гнусавый голосъ ямщика, звонъ бубенцовъ, влажный свистъ- и шорохъ вътра сливались въ трепетный, извилистый ручей, онъ текъ надъ полемъ съ однообразной силой и будилъ думы...

— Богатому и въ раю тесно... ужь такое дело!.. Началъ снъ жать... начальство ему пріятели... — качаясь на облучке тянулъ ямщикъ.

Когда пріфхали на станцію, онъ отпрягъ лошадей и сказаль матери безнадежнымъ голосомъ: — Дала-бы ты мнѣ пятакъ... хоть-бы выпилъ я... Она дала монету, и, встряхнувъ ее на ладони, ямщикъ тѣмъ-же тономъ извѣстилъ мать:

— На три — водки выпью, а на двё — хлёба съёмъ... Послё полудня разбитая и озябшая мать пріёхала въ большое село Никольское, прошла на станцію, спросила себё чаю и сёла у окна, поставивь подъ лавку свой тяжелый чемоданъ. Изъ окна было видно небольшую площадь, покрытую затоптаннымъ ковромъ желтой травы, волостное правленіе — темно-сёрый домъ съ провисшей крышей. На крыльцё волости сидёлъ лысій длиннобородый мужикъ въ одной рубахё и курилъ трубку. По травё шла свинья. Недовольно встряхивая ушами, она тыкалась рыломъ въ землю и покачивала головой.

Плыли тучи темными массами, наваливались другъ на друга... Было тихо, сумрачно и скучно, жизнь точно спряталась куда-то, притаилась.

Вдругъ на площадь галопомъ прискакалъ урядникъ, осадилъ рыжую лошадь у крыльца волости и, размахивая въ воздухѣ нагайкой, закричалъ на мужика — крики толкались въ стекла окна, но словъ не было слышно... Мужикъ всталъ, протянулъ руку, указывая вдаль, урядникъ прыгнулъ на землю, зашатался на ногахъ, бросилъ мужику поводъ, хватаясь руками за перила, тяжело поднялся на крыльцо и исчезъ въ дверяхъ волости...

Снова стало тихо. Лошадь дважды ударила копытомъ по мягкой землѣ... Въ комнату вошла дѣвочка подростокъ, съ короткой желтой косой на затылкѣ и ласковыми глазами на кругломъ лицѣ. Закусивъ губы, она несла на вытянутыхъ рукахъ большой, уставленный посудой подносъ съ измятыми краями и кланялась, часто кивая головой.

- Здравствуй, умница! ласково сказала мать.
- Здравствуйте!

Разставляя по столу тарелки и чайную посуду, девочка вдругъ оживленно объявила:

— Сейчасъ разбойника поймали... ведуть!

- Какого-же это разбойника?
- Я не знаю...
- А что онъ сдёлалъ?
- Не знаю! повторила дѣвочка. Я только слышала — поймали... Сторожъ изъ волости за становымъ побѣжалъ и крикнулъ — поймали, говоритъ, ведутъ!..

Мать посмотрѣла въ окно — на площади явились мужики. Иные шли медленно и степеннно, другіе — торопливо застегивая на ходу полушубки. Останавливаясь у крыльца волости, всѣ смотрѣли куда-то влѣво... Было странно тихо...

Дѣвочка тоже взглянула на улицу и убѣжала изъ комнаты, громко хлопнувъ дверью. Мать вздрогнула, подвинула свой чемоданъ глубже подъ лавку и, накинувъ на голову шаль, пошла къ двери, спѣша и сдерживая вдругъ охватившее ее непонятное желаніе идти скорѣе, бѣжать...

Когда она вышла на крыльцо, острый холодъ удариль ей въ глаза, въ грудь, она задохнулась и у нея одеревенъли ноги — посрединъ площади шелъ Рыбинъ со связанными за спиной руками, рядомъ съ нимъ шагали двое сотскихъ, мърно ударяя о землю палками, а у крыльца волости стояла толпа людей и молча ждала.

Ошеломленная, ничего не сознавая, мать неотрывно смотрёла — Рыбинъ что-то говорилъ, она слышала его голосъ но слова исчезали безъ эха въ темной дрожащей пустоте ея сердца...

Она очнулась, перевела дыханіе — у крыльца стояль мужикъ съ широкой, свётлой бородой, пристально глядя голубыми глазами въ лицо ей. Кашляя и потирая горло обезсиленными страхомъ руками, она съ трудомъ спросила его:

- Это что-же?
- А вотъ глядите... отвътилъ мужикъ и отвернулся. Подошелъ еще мужикъ и сталъ рядомъ.

Сотскіе остановились передъ толпой, она все росла быстро, но молча, и воть надъ ней вдругь густо поднялся голосъ Рыбина.

— Православные! Слыхали вы о вѣрныхъ грамотахъ, въ которыхъ правда писалась про наше крестьянское житье? — такъ вотъ за эти грамоты страдаю... это я ихъ въ народъ раздавалъ!

Люди окружили Рыбина тёснёе... Голосъ его звучаль спокойно, мёрно. Это отрезвляло мать.

- Слышишь? толкнувъ въ бокъ голубоглазаго мужика, тихонько спросилъ другой. Тотъ не отвъчая поднялъ голову и снова взглянулъ въ лицо матери. И другой мужикъ тоже посмотрълъ на нее онъ былъ моложе перваго, съ темной ръдкой бородкой и пестрымъ отъ веснушекъ, худымъ лицомъ... Потомъ оба они отодвинулись отъ крылъца въ сторону.
  - Бояться! невольно отметила мать.

Вниманіе ея обострялось. Съ высоты крыльца она ясно видёла избитое, черное лицо Михаила Ивановича, различала горячій блескъ его глазъ, ей хотёлось, чтобы онъ тоже увидаль ее, и она, приподнимаясь на ногахъ, вытягивала шею къ нему.

Люди смотрѣли на него хмуро, съ недовѣріемъ и молчали. Только въ заднихъ рядахъ толны былъ слышенъ подавленный говоръ.

- Крестьяне! полнымъ и тугимъ голосомъ говорилъ Рыбинъ. Бумагамъ этимъ въръте... я теперь за нихъ, можеть, смерть приму, били меня, истязали, хогѣли выпытать откуда я ихъ взялъ, и еще бить будутъ... все стерплю... Потому въ этихъ грамотахъ правда положена, правда эта дороже хлѣба для насъ должна быть... воть!
- Зачёмъ онъ это говорить? тихо воскликнулъ одинъ изъ мужиковъ у крыльца. Голубоглазый медленно отвётилъ:
- Теперь все равно двумъ смертямъ не бывать, а одной не миновать...

Люди стояли молчаливо, смотрѣли исподлобья, сумрачно, на всѣхъ какъ-будто лежало что-то невидимое, но тяжелое. На крыльцѣ явился урядникъ и, качаясь, пьянымъ голосомъ заревѣлъ:

— Это кто говорить?

Онъ вдругъ скатился съ крыльца, схватилъ Рыбина за волосы и дергая его голову впередъ, отталкивая назадъ, кричалъ:

— Это ты говоришь, сукинь сынь... это ты...

Толпа покачнулась, загудёла. Мать въ безсильной тоскё опустила голову. И снова раздался голосъ Рыбина:

- Вотъ, глядите, люди добрые...
- Молчать! Урядникь удариль его въ ухо. Рыбинъ пошатнулся на ногахъ, повелъ плечами.
  - Связали руки вамъ и мучають, какъ хотять...
- Сотскіе! Веди его! Разойдись, народъ! Прыгая передъ Рыбинымъ, какъ цёпная собака передъ кускомъ мяса, урядникъ толкалъ его кулаками въ лицо, въ грудь, въ животъ...
  - Не бей! крикнулъ кто-то въ толив.
  - Зачёмъ бъешь? поддержалъ другой голосъ.
- Идемъ! сказалъ голубоглазый мужикъ, кивнувъ головой. И они оба не спѣша пошли къ волости, а мать проводила ихъ добрымъ взглядомъ. Она облегченно вздохнула урядникъ снова тяжело взбѣжалъ на крыльцо и оттуда, грозя кулакомъ, изступленно оралъ:
  - Веди его сюда! Я говорю...
- Не надо! раздался въ толив сильный голосъ. Мать поняла, что это говорилъ мужикъ съ голубыми глазами. Не допускай, ребята!.. Уведуть туда забыють до смерти... Да на насъ-же потомъ скажутъ... мы, дескать, убили... Не допускай!
- Крестьяне! гудѣлъ голосъ Михайлы. Развѣ вы не видите жизни своей, не понимаете, какъ васъ грабять, какъ обманывають, кровь вашу пьють? Все вами держится, вы первая сила на землѣ... вся сила ея... а какія права имѣете? Съ голоду издыхать одно ваше право!..

- Мужики вдругъ закричали, перебивая другъ друга.
- Правильно говорить человъкъ!..
- Станового зовите! Глѣ становой?..
- Поскакаль за нимъ...
- Не ваше діло начальство собирать...

Шумъ все росъ, поднимался выше.

- Говори! Не дадимъ бить...
- Чего ты натвориль, а?
- Развяжите руки ему...
- Не надо этого, братцы...
- Развязать... чего тамъ?
- Глядите... грѣха не было-бы!..
- Больно руки мнѣ! покрывая всѣ голоса, ровно и овучно говориль Рыбинь. Не убѣгу я, мужики! Оть правды моей не скроюсь...

Нѣсколько человѣкъ солидно отошли отъ толпы въ разныя стороны, вполголоса переговариваясь и покачивая головами, иные смѣялись... Но все больше сбѣгалось плохо и наскоро одѣтыхъ, возбужденныхъ людей... Они кипѣли темной пѣной вокругъ Рыбина, а онъ стоялъ среди нихъ, какъ часовня въ лѣсу, поднявъ руки надъ головой и, потрясая ими, кричалъ въ толпу:

— Спасибо, люди добрые, спасибо! Мы сами должны другь дружив руки освободить... такъ! Кто намъ поможеть?

Онь отерь бороду и снова подняль руку всю въ крови.

— Вотъ кровь моя... за правду льется она...

Мать сошла съ крыльца, но съ земли ей не видно было Михайла, сжатаго народомъ, и она снова поднялась на ступени. Въ груди у нея было горячо и что-то неясно радостное трепетало тамъ.

— Крестьяне! Ищите грамотки, читайте, не вѣрьте начальству и попамъ, когда они будутъ говорить, что безбожники и бунтовщики тѣ люди, которые для насъ правду несутъ... Правда тайно ходитъ по землѣ, она гнѣздъ ищеть въ народѣ... Правда вамъ — другъ добрый, а начальству — заклятый врагъ! Вогъ отчего она прячется!..

Снова въ толив вспыхнуло несколько восклицаній.

- Слушай, православные!..
- Эхъ, братъ, пропадешь ты...
- Кто тебя выдаль?..
- Попъ! сказалъ одинъ изъ сотскихъ.

Двое мужиковъ крѣпко выругались.

— Гляди, ребята! раздался предупреждающій крикъ.

### XVI.

Къ толив шель становой приставъ, высокій, плотный человвкъ съ крулымъ лицомъ. Фуражка у него была надата на бокъ, одинъ усъ закрученъ кверху, а другой опускался внизъ, и отъ этого лицо его казалось кривымъ, обезображеннымъ тупой, мертвой улыбкой. Въ лввой рукв онъ несъ шашку, а правой широко размахивалъ въ воздухъ. Были слышны его шаги, тяжелые и твердые. Толна разступалась передъ нимъ. Что-то угрюмое и подавленное появилось на лицахъ. И шумъ смолкалъ, понижался, точно уходилъ въ землю. Мать чувствовала, что на лбу у нея дрожитъ кожа и глазамъ стало горячо. Ей снова захотълось пойти туда, въ толиу, она наклонилась впередъ и замерла въ напряженной позъ.

— Что такое? — спросиль приставь, остановясь противъ Рыбина и мъряя его глазами. — Почему не связаны руки? Сотскіе, почему? Связать!

Голосъ у него быль высокій и звонкій, но безпрітный.

- Были связаны... народъ развязалъ! отвътилъ одинъ изъ сотскихъ.
  - Что? Народъ? Какой народъ?

Становой посмотрълъ на людей, стоявшихъ передъ нимъ полукругомъ. И тъмъ-же однотоннымъ, бълымъ голосомъ, не повышая, не понижая его, продолжалъ:

— Это кто — народъ?

Онъ ткнулъ наотмашь эфесомъ шашки въ грудь голубоглазаго мужика. — Это ты, Чумаковъ, народъ? Ну, кто еще? Ты, Мишинъ?

И дернуль кого-то правой рукой за бороду.

— Разойдись, сволочь!.. а то я васъ... я вамъ покажу!

Въ голосъ, на лицъ его не было ни раздраженія, ни угрозы, онъ говорилъ съ мертвымъ спокойствіемъ и билъ людей привычными, ровными движеніями кръпкихъ, длинныхъ рукъ. Люди отступали передъ нимъ, опуская головы, повертывая всторону лица.

— Ну? Вы что-же? — обратился онъ къ сотскимъ. — Вяжи!

Выругался циничными словами, снова посмотрёль на Рыбина и громко сказаль ему:

- Руки назадъ... ты!
- Не хочу я, чтобы вязали руки мнѣ! заговориль Рыбинъ. Бѣжать не собираюсь и не дерусь... зачѣмъ связывать меня?
  - Что? спросиль приставъ, шагнувъ къ нему.
- Довольно вамъ мучить народъ, звѣри! возвышая голосъ, продолжалъ Рыбинъ.

Становой стояль передъ нимъ и смотрѣль въ его лицо шевеля усами. Потомъ онъ отступилъ на шагъ и съистящимъ голосомъ изумленно запѣлъ:

- А-а-ахъ, сукинъ сынъ... Ка-акія слова?
- И вдругъ быстро и крвпко ударилъ Рыбина по лицу.
- Кулакомъ правду не убъешь! крикнулъ Рыбинъ, наступая на него. И бить меня не имѣешь права, собака ты паршивая!
  - Не смѣю? Я? протяжно взвылъ становой.

И снова взмахнуль рукой, цёля въ голову Рыбина. Рыбинъ присёль, ударъ не коснулся его, и становой, потатнувшись, едва устояль на ногахъ. Въ толит кто-то громко фыркнуль, и снова раздался гитвный крикъ Михаила.

— Не смѣй, говорю, бить меня!

Становой оглянулся — люди угрюмо и молча сдвигались въ тъсное, темное кольцо...

— Никита! — громко позвалъ становой, оглядываясь. — Никита, эй!

Изъ толны выдвинулся коренастый, невысокій мужикъ, въ короткомъ полушубкѣ. Онъ смотрѣлъ въ землю, опустивъ большую, лохматую голову.

— Никита! — покручивая усъ и не торопясь, сказалъ становой. — Дай ему въ ухо... хорошенько!

Мужикъ шагнулъ впередъ, остановился противъ Рыбина, поднялъ голову. Въ упоръ, въ лицо ему Рыбинъ билъ тяжелыми, вёрными словами.

— Воть, глядите, люди, какъ звѣрье душить васъ вашей-же рукой!.. Глядите, думайте!

Мужикъ медленно поднялъ руку и лѣниво ударилъ его по головѣ.

- Развѣ такъ, сукинъ ты сынъ?! взвизгнулъ становой.
- Эй, Никита!.. негромко сказали изъ толны. Бога не забывай!
- Бей, говорю! крикнуль становой, толкая мужика въ шею.

Мужикъ шагнулъ въ сторону и угрюмо сказалъ, наклонивъ голову:

- Не буду больше...
- TTO?

Лицо станового дрогнуло, онъ затопалъ ногами и, ругаясь, бросился на Рыбина. Тупо хлястнулъ ударъ, Михайло покачнулся, взмахнулъ рукой, но вторымъ ударомъ становой опрокинулъ его на землю и, прыгая вокругъ, съ ревомъ началъ бить ногами въ грудь, бока, въ голову Рыбина.

Толпа враждебно загудёла, закачалась, надвигаясь на стнового, онъ замётиль это, отскочиль и выхвтиль шашку изъ ножень.

— Вы такъ? Бунтовать? А-а?.. Воть оно что?..

Голосъ у него вздрогнулъ, взвизгнулъ и точно переломился, захрипѣлъ... Вмѣстѣ съ голосомъ онъ вдругъ потерялъ свою силу, втянулъ голову въ плечи, согнулся и, вращая во всѣ стороны пустыми глазами, попятился, осторожно ощупывая ногами почву сзади себя. Отступая, онъ кричалъ хрипло и тревожно:

— Хорошо!.. Берите его... я ухожу... ну-ка? Знаетели вы, сволочь проклятая, что онъ политическій преступникъ, противъ царя идетъ, бунты заводитъ, знаете?.. А вы его защищать, а? Вы бунтовщики?.. Ага-а...

Не шевелясь, не мигая глазами, безъ силъ и мысли, мать стояла точно въ тяжеломъ снѣ, раздавленная страхомъ и жалостью. Въ головѣ у нея, какъ шмели, жужжали обиженные, угрюмые и злые крики людей, дрожалъ голосъ станового, шуршали чьи-то шопоты...

- Коли онъ провинился суди!..
- А не бей!..
- Вы помилуйте его, ваше благородіе...
- Что вы, въ самомъ дѣлѣ, безъ всякаго закону?..
- Развѣ можно? Этакъ всѣ начнутъ бить... тогда что будетъ?..
  - Дьяволы! Мучители наши!..

Люди разбились на двѣ группы — одна, окруживъ станового, кричала и уговаривала его, другая, меньше числомъ, осталась вокругъ избитаго и глухо, угрюмо гудѣла. Нѣсколько человѣкъ подняли его съ земли, сотскіе снова котѣли вязать руки ему.

— Погодите вы, черти! — кричали имъ.

Михайло отиралъ съ лица и бороды грязь, кровь и молчалъ, оглядываясь. Взглядъ его скользнулъ по лицу матери — она, вздрогнувъ, потянулась къ нему, невольно взмахнула рукою — онъ отвернулся. Но черезъ нѣсколько минутъ его глаза снова остановились на лицѣ ея. Ей показалось — онъ выпрямился, поднялъ голову, окровавленныя щеки задрожали...

<sup>—</sup> Узналъ... неужели узналъ?..

И закивала ему головой, вздрагивая отъ тоскливой, жуткой радости. Но въ слъдующій моменть она увидъла, что около него стоитъ голубоглазый мужикъ и тоже смотритъ на нее. Его взглядъ на минуту разбудилъ въ ней сознаніе опасности...

— Что-же это я?.. Вёдь и меня схватять!

Мужикъ что-то сказалъ Рыбину, тотъ тряхнулъ головой и вздрагивающимъ голосомъ, но четко и бодро, заговорилъ:

- Ничего! Не одинъ я на землѣ... всю правду не выловятъ они! Гдѣ я былъ, тамъ обо мнѣ память останется... вотъ! Хоть и разорили они гнѣздо, нѣтъ тамъ больше друзей-товарищей...
- Это онъ для меня говорить! быстро сообразила мать.
  - Но будеть день, вылетять на волю орлы...

Какая-то женщина принесла ведро воды и стала, охая и причитая, обмывать лицо Рыбина. Ея тонкій жалобный голось путался въ словахъ Михаила и мізшаль матери понимать ихъ. Подошла толца мужиковъ со становымъ впереди, кто-то громко кричалъ:

- Давай подводу подъ арестанта, эй!.. Чья очередь? Потомъ раздался новый, какъ-бы обиженный голосъ станового:
- Я тебя могу ударить, а ты меня нѣть, не можеть, не смѣеть... болванъ!
  - Такъ! А ты кто Богъ? крикнулъ Рыбинъ.

Нестройный и негромкій взрывъ восклицаній заглушилъ голосъ его.

- Не спорь, дядя! Туть начальство!..
- Не сердись, ваше благородіе!.. Не въ себъ человъть...
  - Ты молчи, чудакъ!..
    - Вотъ сейчасъ въ городъ тебя повезутъ...
    - Тамъ закону больше!..

Крики толпы звучали умиротворяюще, просительно, сни сливались въ неясную суету, и все было въ ней безнадежно, жалбно. Сотскіе повели Рыбина подъ руки на крыльцо волости, скрылись въ двери. Мужики медленно расходились по площади, мать видѣла, что голубоглазый направляется къ ней и исподлобья смотрить на нее. У нея задрожали ноги подъ колѣнками — унылое чувство одиночества засосало сердце, вызывая тошноту.

— Не надо уходить! — подумала она. — Не надо!

И, крѣпко держась за перила, ждала.

Становой, стоя на крыльцѣ волости, говорилъ, размахивая руками, упрекающимъ, уже снова бѣлымъ, бездушнымъ голосомъ:

— Дураки вы, сукины дёти! Ничего не понимая лёзете въ такое дёло... государственное дёло! Скоты! Влагодарить меня должны, въ ноги мнё поклониться за доброту мою! Захочу я — всё пойдете въ каторгу...

Десятка два мужиковъ стояли снявъ шапки и слушали... Темнъло, тучи опускались ниже... Голубоглазый подошелъ къ крыльцу и сказалъ, вздохнувъ:

- Вотъ какія діла у насъ...
- Да-а... тихо отозвалась она.

Онъ посмотрѣлъ на нее открытымъ взглрдомъ и спро-

- -Чтить занимаетесь?
- Кружева скупаю у бабъ... полотна тоже...

Мужикъ медленно погладилъ бороду. Потомъ, глядя по направленію къ волости, сказалъ скучно и негромко:

— Этого у насъ не найдется...

Мать смотрёла на него сверху внизъ и ждала момента, когда удобнёе уйти въ комнату. Лицо у мужика было задумчивое, красивое, глаза грустные. Широкоплечій и высокій, онъ быль одёть въ кафтанъ сплошь покрытый заплатами, въ чистую ситцевую рубаху, рыжіе, деревенскаго сукна штаны и опорки, надётые на босую ногу...

Мать почему то облегченно вздохнула. И вдругъ, подчиняясь чутью, опередившую неясную мысль, она неожиданно для себя спросила его:

— А что ночевать у тебя можно будеть?

Спросила и все въ ней туго натянулось, мускулы, кости. Она выпрямилась, глядя на мужика остановившимися глазами. Въ головъ у нея быстро мелькали колючія мысли:

— Погублю Николая Ивановича... Пашу не увижу... долго!.. Изобьють!

Глядя въ землю и не торопясь, мужикъ отвѣтилъ, запахивая кафтанъ на груди:

- Ночевать? можно... чего-же? Изба только плохая у меня...
  - Не избалована я!.. безотчетно ответила мать.
- Можно! повторилъ мужикъ, мѣряя ее пытливымъ взглядомъ.

Уже стемнѣло, и въ сумракѣ глаза его блѣстѣли холодно, лицо казалось очень блѣднымъ. Мать, точно спускаясь подъ гору, сказала негромко:

- Значить, я сейчась и пойду... а ты... чемодань мой возьмешь...
  - Ладно.

Онъ передернулъ плечами, снова запахнулъ кафтанъ и тихо проговорилъ:

— Воть — подвода вдеть...

На крыльцѣ волости появился Рыбинъ, руки у него снова были связаны, голова и лицо окутаны чѣмъ-то сѣрымъ.

- Прощайте, добрые люди! звучаль его голосъ въ холодъ вечернихъ сумерекъ. Ищите правды, берегите ее, върьте человъку, который принесеть вамъ чистое слово, не жалъйте себя ради правды!..
- Молчать, собака! крикнуль откуда-то голось станового. — Сотскій, гони лошадей, дуракь!
  - Чего вамъ жалътъ? Какая ваша жизнь?..

Подвода тронулась. Сидя на ней съ двумя сотскими по бокамъ, Рыбинъ глухо кричалъ:

— Чего ради погубаете въ голодъ? Старайтесь о волъ, она дастъ и хлъба, и правды... прощайте, люди добрые!..

Торопливый шумъ колесъ, топотъ лошадей, голосъ станового обняли его рѣчь, запутали и задушили ее.

— Кончено! — сказаль мужикь, тряхнувь головой, и, обратясь къ матери, негромко продолжаль: — Вы тамъ посидите немного на станціи... а я, погодя, приду...

Мать вошла въ комнату, сѣла за столъ передъ самоваромъ, взяла въ руку кусокъ хлѣба, взглянула на него и медленно положила обратно на тарелку. Ъсть не хотѣлось, подъ ложечкой снова росло ощущені тошноты. Противно теплое, оно обезсиливало, всасывая кровь изъ сердца и кружило голову. Передъ г пицо голубоглазаго мужика — странное, точно недоконченное, оно не возбуждало довѣрія. Ей почему-то не хотѣлось подумать прямо, что онъ выдасть ее, но эта мысль уже возникла у нея и тягостно лежала на сердцѣ, тупая и неподвижная.

— Замѣтилъ онъ меня! - безсильно соображала она. — Замѣтилъ... догадался...

А дальше мысль не развивалась, утопая въ томительномъ уныніи, вязкомъ чувствъ тошноты.

Робкая, притаившаяся за окномъ тишина, смѣнивъ шумъ, обнажала въ селѣ что-то подавленное, запуганное, обостряла въ груди ощущение одиночества, наполняя душу сумракомъ, сѣрымъ и мягкимъ, какъ зола.

Вошла дівочка и, остановясь у двери, спросила:

- Яичницу принести?
- Не надо... Не хочется уже мнв... напугали меня крикомъ-то...

Дѣвочка подошла къ столу, возбужденно, но громко разсказывая:

— Какъ становой-то билъ!.. я близко стояла, видѣла... всѣ зубы ему выкрошилъ... плюетъ онъ, а кровь густая-густая, темная!.. Глазовъ-то совсѣмъ нѣту, да-а. Дегтярникъ онъ... Урядникъ тамъ у насъ лежитъ... пьянехонекъ и все еще вина требуетъ... говоритъ — ихъ шайка цѣлая была... а этотъ, бородатый-то, старшій... атаманъ, значитъ... Троихъ поймали, а одинъ убѣжалъ, слышь... еще учителя

поймали тоже, да-а... тоже съ ними... А наши мужики, которые жалѣли его, этого-то, а другіе говорять — прикончить-бы!.. У насъ есть такіе мужики — ай-ай!

Мать внимательно вслушивалась въ безсвязную, быструю рѣчь, стараясь подавить свою тревогу, разсѣять унылое ожиданіе. А дѣвочка, должно быть, была рада тому, что ее слушали и, захлебываясь словами, все съ большимъ оживленіемъ болтала, понижая голосъ:

— Тятька говорить — все это оть неурожая, все! Второй годъ не родить у насъ земля, замаялись всё... Теперь оть этого такіе мужики заводятся — бёда! Кричать на сходкахъ, дерутся... Намедни, когда Васюкова за недомики продавали, онъ ка-акъ треснеть старосту по рожѣ. Воть тебѣ моя недоимка, говорить...

За дверью раздались тяжелые шаги. Упираясь руками въ столъ, мать поднялась на ноги...

Вошелъ голубоглазый мужикъ и, не снимая шапку, спросилъ:

— Гдф багажъ-то?

Онъ легко поднялъ чемоданъ, тряхнулъ имъ и сказалъ:

— Пустой!.. Марька, проводи прівзжую ко мнѣ въ избу...

И ушелъ не оглядываясь.

- Здёсь ночуете? спросила дёвочка.
- Да! За кружевами я... кружева покупаю...
- У насъ не плетутъ! Это въ Тиньковъ плетутъ, въ Дарьиной... а у насъ — нътъ! — объяснила дъвочка.

— Я туда завтра...

Заплативъ дѣвочкѣ за чай, она дала ей три копѣйки и очень обрадовала ее этимъ. На улицѣ, быстро шлепая босыми ногами по влажной землѣ, дѣвочка говорила:

- Хотите, я въ Дарьину сбѣгаю, скажу бабамъ, чтобы сюда несли кружева? Онѣ придутъ, а вамъ не надо ѣхатъ туда... Двѣнадцать верстъ, всетаки...
- Не нужно этого, милая! отвътила мать, шагая рядомъ съ ней. Холодный воздухъ освъжилъ ее и въ ней

медленно зарождалось неясное рѣшеніе. Смутное, но что-то обѣщавшее, оно развивалось туго, и женщина, желая ускорить ростъ его, настойчиво спрашивала себя:

— Какъ быть?.. Если прямо, на совъсть...

Было темно, сыро и холодно. Тускло свётились окна избъ красноватымъ, неподвижнымъ свётомъ. Въ тишинъ дремотно мычалъ скотъ, раздавались короткіе окрики. Темная, подавленная задумчивость окутала село...

— Сюда! — сказала дѣвочка. — Плохую ночевку выбрали вы... бѣденъ больно мужикъ...

Она нащупала дверь, отворила ее, бойко крикнула въ избу:

— Тетка Татьяна! Постоялка пришла...

И убъжала. Изъ темноты долетълъ ея голосъ:

— Прощайте!..

#### XVII.

Мать остановилась у порога и, прикрывъ глаза ладонью, осмотрелась. Изба была тесная, маленькая, но чистая — это сразу бросалось въ глаза. Изъ-за печки выглянула молодая женщина, молча поклонилась и исчезла. Въ переднемъ углу на столе горела лампа.

Хозяинъ избы сидёль за столомъ постукивая пальцемъ по его краю и пристально смотрёль въ глаза матери.

— Проходите!.. — не вдругь сказаль онъ. — Татьяна, ступай-ка, позови Петра... живъе!

Женщина быстро ушла, не взглянувъ на гостью. Сидя на лавкъ противъ хозяина, мать осматривалась — ея чемодана не было видно. Томительная тишина наполняла избу, только огонь въ лампъ чуть слышно потрескиваль. Лицо мужика, озабоченное, нахмуренное, неопредъленно качалось въ глазахъ матери, вызывая въ ней унылую досаду.

- Ну, говори что-ли!.. Скорве ужъ...
- А гдѣ мой чемоданъ? вдругъ и неожиданно для самой себя громко спросила она.

Мужикъ повелъ плечами и задумчиво отвътилъ:

— Не пропадеть...

Понизивъ голосъ, хмуро продолжалъ:

- Я давеча при дѣвчонкѣ нарочно сказалъ, что пустой онъ... нѣтъ, онъ не пустой! Тяжело въ немъ положено!
  - Ну? спросила мать. Такъ что?

Онъ всталъ, подошелъ къ ней, наклонился и тихо спросилъ:

— Человѣка этого знаете?

Мать вздрогнула, но твердо отвѣтила:

— Знаю!

Это краткое слово какъ будто освѣтило ее изнутри и сдѣлало яснымъ все извнѣ. Она облегченно вздохнула, подвинулась на лавкѣ, сѣла тверже...

Мужикъ широко усмвинулся.

- Я доглядёлъ... когда знакъ вы ему дёлали, и онъ тоже... Я спросилъ его на ухо ему знакомая, молъ, на крыльцё-то стоитъ?
  - А онъ что? быстро спросила мать.
- Онъ? Сказалъ много насъ... Да! Много, говоритъ...

Вопросительно взглянуль въ глаза гостьи и, снова улыбаясь, продолжаль:

— Большой силы человѣкъ!.. Смѣлый... прямо говорить — я! Бьютъ его... и все... а онъ свое ломить...

Его голосъ, неувъренный и несильный, неконченное лицо и свътлые, открытые глаза все болъе успокаивали мать. Мъсто тревоги и унынія въ груди ея постепенно занималось такой, колющей жалостью къ Рыбину. Не удерживаясь, со злобой, внезапной и горькой, она воскликнула подавленно:

— Разбойники... изувѣры!

И всхлипнула.

Мужикъ отошелъ отъ нея, угрюмо кивая головой.

— Нажило себъ начальство дружковъ... да-а!

И, вдругъ снова повернувшись къ матери, онъ тихо сказаль ей:

- Я вогь что... я такъ догадываюсь, что въ чемоданѣ — газета... вѣрно?
- Да! просто отв'ятила мать, отирая слезы. Ему везла.

Онъ, нахмуривъ брови, забралъ бороду въ кулакъ и, глядя въ сторону, помолчалъ.

— Доходила она и до насъ... книжки тоже доходили разныя... Все это — нужно... все это — такъ... върно! Самъ я мало грамоту знаю, у меня дружокъ есть... онъ, вотъ... Баба моя тоже читаетъ мнъ...

Мужикъ остановился, подумалъ, потомъ спросилъ:

— Теперь, значить, что вы будете дёлать съ этимъ... съ чемоданомъ?

Мать посмотрела на него и сказала съ вызовомъ:

— Вамъ оставлю!..

Онъ не удивился, не протестовалъ, только кратко повторилъ:

— Намъ...

**Утвердительно кивнувъ головой, выпустилъ бороду ивъ** кулака, расчесалъ ее пальцами и сѣлъ.

Съ неуловимой упорной настойчивостью намять выдвигала передъ глазами матери сцену истязанія Рыбина, образъ его гасилъ въ ея головѣ всѣ мысли, боль и обида за человѣка заслоняли всѣ чувства, она уже не могла думать о чемоданѣ и ни о чемъ болѣе. Изъ глазъ ея безудержно текли слезы, а лицо было угрюмо и голосъ не вздрагивалъ, когда она говорила хозяину избы:

- Грабять, давять, топчуть въ грязь человъка...
- Сила! тихо отозвался мужикъ. Силища у нихъ большая...
- А гдѣ беруть? воскликнула мать съ досадой. Оть насъ-же беруть, оть народа, все оть насъ взято!..

Ее раздражаль этоть мужикь своимъ свётлымъ, но непонятнымъ лицомъ.

- Да-а! задумчиво протянуль онъ. Колесо... Чутко насторожился, наклониль голову къ двери и послушавъ, тихонько сказалъ:
  - Идутъ...
  - Кто?
  - Свои... надо быть...

Вошла его жена, за нею въ избу шагнулъ мужикъ съ веснушками на лицъ. Бросилъ въ уголъ шапку, быстро подошелъ къ хозяину и спросилъ его:

— Ну, какъ?

Тоть утвердительно кивнулъ головой.

- Степанъ! сказала женщина, стоя у печи. Можеть, онъ, проъзжая, поъсть хотять?
- Не хочу, спасибо, милая моя! отвѣтила мать. Мужикъ съ веснушками подошелъ къ матери и быстрымъ надорваннымъ голосомъ заговорилъ:
- Значить, позвольте познакомиться... Зовуть меня Петрь Егоровъ Рябининъ, по прозвищу Шило. Въ дѣлахъ вашихъ я нѣсколько понимаю... Грамотенъ и не дуракъ, такъ сказать...

Онъ схватилъ протянутую ему руку матери и, потрясая ее, обратился къ хозяину:

— Вотъ, Степанъ, гляди! Варвара Николаевна барыня добрая, вёрно! А говоритъ насчетъ всего этого — пустяки, бредни!.. Мальчишки, будто, и разные тамъ студенты по глупости народъ мутятъ... Однако, мы съ тобой видимъ — давеча солиднаго, какъ слёдуетъ быть, мужика заарестовали, теперь вотъ — онё, женщина пожилая и, какъ видатъ, не господскихъ кровей. Не обижайтесь — вы изъ какихъ родовъ будете?

Говорилъ онъ торопливо, внятно, не переводя дыханія, бородка у него нервно дрожала и глаза, шурясь, быстро ощупывали лицо и фигуру женщины. Оборванный, всклокоченный, со спутанными волосами на головѣ, онъ, казалось, только что подрался съ кѣмъ-то, одолѣлъ противника и весь охваченъ радостнымъ возбужденіемъ побѣды. Онъ по-

нравился матери своей бойкостью и твить, что сразу заговориль такъ прямо и просто. Ласково глядя въ лицо ему, она отвътила на вопросъ — онъ-же еще разъ сильно тряхнуль ея руку и тихонько, суховато засмѣялся ломающимся смѣхомъ.

- Дѣло чистое, Степанъ, видишь? Дѣло отличное... Я тебѣ говорилъ это народъ собственноручно, такъ сказать, начинаетъ... А барыня, она правды не скажеть, ей это вредно... Я ее уважаю, что-же говорить! Человѣкъ хорошій и добра намъ хочетъ... ну, немножко и чтобы безъ убытка для себя!.. Народъ-же онъ желаетъ прямо идти и ни убытка, ни вреда не боится видалъ? Ему вся жизнь вредна, вездѣ убытокъ, ему некуда повернуться, кругомъ ничего, кромѣ стой! кричатъ со всѣхъ сторонъ.
- Я вижу! сказалъ Степанъ, кивая головой, и тотчасъ-же добавилъ: Насчетъ багажа она безпоконтся...

Петръ хитро подмигнулъ матери и снова заговорилъ, успокоительно помахивая рукой:

— Не безпокойтесь! Все будеть въ порядкѣ, мамаша! Чемоданчикъ вашъ у меня... Давеча, какъ онъ сказалъ мнѣ про васъ, что, дескать, вы тоже съ участіемъ въ этомъ и человѣка того знаете — я ему говорю — гляди, Степанъ!... Нельзя ротъ разѣвать въ такомъ строгомъ случаѣ! Ну, и вы, мамаша, видно тоже почуяли насъ, когда мы около стояли. У честныхъ людей рожи замѣтныя, потому — немного ихъ по улицамъ ходитъ, прямо сказать! Чемоданчикъ вашъ у меня...

Онъ сѣлъ рядомъ съ нею и, просительно заглядывая въ глаза ея, продолжалъ:

- Ежели вы желаете выпотрошить его мы вамъ въ втомъ поможемъ съ удовольствіемъ!.. Книжки намъ требуются...
  - Она все хочеть намъ отдать! замътиль Степанъ.
  - И отлично, мамаша! Мѣсто всему найдемъ!...

Онъ вскочилъ на ноги, засмѣялся и, быстро шагая по избѣ взадъ и впередъ, говорилъ, довольный:

— Случай, такъ сказать, удивительный!.. Хоша вполив простой... Въ одномъ мёстё порвалось, въ другомъ захлестнулось... Ничего... А газета, мамаша, хорошая и дёло свое она дёлаетъ — протираетъ глаза... Господамъ — непріятна... Я тутъ верстахъ въ семи у барыни одной работаю, по столярному дёлу — хорошая женщина, книжки даетъ разныя... иной разъ очень простыя книжки... прочитаешь — такъ и осёнитъ! Вообще — мы ей благодарны... Но показалъ я ей газеты номерокъ — она даже обидёлась нёсколько. Бросьте, говоритъ, это, Петръ! Да! Это, говоритъ, мальчишки безъ разума дёлаютъ. И отъ этого только горе ваше выростетъ... тюрьма и Сибирь, говоритъ, за этимъ...

Онъ снова неожиданно замолчалъ, подумалъ и спросилъ:

- A, скажите, мамаша, онъ... этотъ человъкъ родственникъ вашъ?
  - Чужой! отвѣтила мать.

Петръ беззвучно засмѣялся, чѣмъ-то очень довольный и закивалъ головой, но въ слѣдующую секунду матери по-казалось, что слово чужой не на мѣстѣ по отношенію къ Рыбину и обижаеть ее.

— Не родня я ему — сказала она — но знаю его давно и уважаю... какъ родного брата... старшаго...

Нужное слово не находилось, это было непріятно больно ей, и снова она не могла сдержать тихаго рыданія. Угрюмая, ожидающая тишина наполнила избу, Петръ, наклонивъ голову на плечо, стоялъ точно прислушиваясь къчему-то. Степанъ, облокотясь на столъ, все время задумчиво постукивалъ пальцемъ по доскѣ. Жена его прислонилась у печи въ сумракѣ, мать чувствовала ея неотрывный взглядъ и порою сама смотрѣла въ лицо ей — овальное, смуглое, съ прямымъ носомъ и круто обрѣзаннымъ под-

бородкомъ. Внимательно и зорко свётились веленоватые глаза.

- Другъ, значитъ... тихо молвилъ Петръ. Съ характеромъ онъ... н-да!.. Оцвнилъ себя высоко... какъ слъдуетъ... Вотъ, Татьяна, человъкъ, а? Ты говоришь...
- Онъ женатый? спросила Татьяна, перебивая его рѣчь, и тонкія губы ея небольшого рта плотно сжались.
  - Вдовый! отвётила мать грустно.
- Оттого и смёль! сказала Татьяна низкимъ, груднымъ голосомъ. — Женатый такой дорогой не пойдеть забоится...
  - А я? женатъ и все... воскликнулъ Пегръ.
- Полно, кумъ! не глядя на него и скрививъ губы, говорила женщина. Ну, что ты такое? Только говоришь да рѣдко книжку прочитаешь. Немного людямъ пользы оттого, что ты со Степаномъ по угламъ шушукаешь.
- Меня, брать, многіе слышать!.. возравиль **му**жикь обиженно и тихо. Я врод'в дрожжей тугь... ты это напрасно...
- И зачёмъ мужики женятся? спросила Татьяна. Работница нужна, говорять... чего работать?
  - Мало тебъ еще! глухо вставилъ Степанъ.
- Какой толкъ въ этой работь? Впроголодь живешь изо дня въ день, все равно. Дъти родятся поглядъть за ними время нътъ... изъ-за работы, которая хлъба не даеть.

Она подошла къ матери, свла рядомъ съ нею, говоря настойчиво, безъ жалобы и грусти...

- У меня двое было... Одинъ, двухлётній, сварился кипяткомъ, другого не доносила, мертвый родился... изъ-за работы этой треклятой!.. Радость мнё? Я говорю напрасно мужики женятся, только вяжуть себё руки... жили-бы свободно, добивались-бы нужнаго всёмъ порядка... вышли-бы за правду прямо, какъ тотъ человёкъ... Вёрно говорю, матушка?..
- Вѣрно! сказала мать. Вѣрно, милая мначе не одолѣешь жизни...

- У васъ муженекъ-то есть?
- Померъ... Сынъ у меня...
- А онъ гдв, съ вами живеть?
- Въ тюрьмъ сидитъ! отвътила мать.

И почувствовала, что эти слова, вмѣстѣ съ привычной грустью, всегда вызываемой ими, налили грудь ея спокойной гордостью.

— Второй разъ сажають его!.. все за то, что онъ понялъ Божью правду и открыто сѣялъ ее, не щадя себя... Молодой онъ, красавецъ... умный! Газету — онъ придумалъ и Михайла Ивановича онъ на путь поставилъ... хоть и вдвое старше его Михайло-то!.. Теперь вотъ — судить будутъ за это сына моего и — засудятъ... а онъ уйдетъ изъ Сибири и снова будетъ дѣлать свое дѣло...

Она говорила, а гордое чувство все росло въ груди у нея и, создавая образъ героя, требовало словъ себъ, стискивало горло. Ей необходимо было уравновъсить чъмъ либо яркимъ и разумнымъ то мрачное, что она видъла въ этотъ день и что давило ей голову безсмысленнымъ ужасомъ, безстыдной жестокостью. Безсознательно подчиняясь этому требованію здоровой души, она собирала все, что видъла, свътлаго и чистаго, въ одинъ огонь, ослъплявшій ее своимъ чистымъ горъніемъ...

— Уже ихъ много родилось такихъ людей, все больше рождается, и всѣ они до конца своего будутъ стоять за свободу для людей, за правду...

Она забыла осторожность и, хотя не называла именъ, но разсказывала все, что ей было извёстно о тайной работё для освобожденія народа изъ цёпей жадности. Рисуя образы дорогіе ея сердцу, она влагала въ свои слова всю силу, все обиліе любви, такъ поздно разбуженной въ ея груди тревожными толчками жизни, и сама съ горячей радостью любовалась людьми, которые вставали въ памяти освёщенные и украшенные ея чувствомъ.

— Работа идеть общая по всей земль, во всвхъ горо-

дахъ... силъ хорошихъ людей — нътъ ни мъры, ни счета, все ростетъ она и будетъ рости до побъднаго нашего часа...

Голосъ ея лился ровно, слова она находила легко и быстро низала ихъ, какъ разноцвѣтный, олестящій бисеръ, на крѣпкую нить своего желанія очистить сердце отъ крови и грязи этого дня. Она видѣла, что мужики точно вросли тамъ, гдѣ застала ихъ рѣчь ея, не шевелятся, смотрятъ въ лицо ей серьезно, она слышала прерывыстое дыханіе женщины, сидѣвшей рядомъ съ ней, и все это увеличивало силу ея вѣры въ то, что она говорила и обѣщала людямъ...

— Всѣ, кому трудно живется, кого давить нужда и беззаконія, одолѣли богатые и прислужники ихъ — всѣ, весь
народъ долженъ идти навстрѣчу людямъ, которые за него
въ тюрьмахъ погибаютъ, на смертныя муки идутъ... Безъ
корысти объяснятъ они, гдѣ лежитъ путь къ счастью для
всѣхъ людей, безъ обмана скажутъ — трудный путь — и
насильно никого не поведутъ за собой, но какъ станешь
рядомъ съ ними — не уйдешь отъ нихъ никогда, видишь
— правильно все, эта дорога, а не другая!

Ей пріятно было осуществлять да .: ее желаніе свое — воть она говорила людямъ о правдѣ сама!

— Съ такими людьми можно идти народу, они на маломъ не помирятся, не остановятся, пока не одолъють всъ обманы, всю злобу и жадность, они не сложать рукъ, покуда весь народъ не сольется въ одну душу, пока онъ въ одинъ голосъ не скажеть — я владыка, я самъ построю законы для всъхъ равные!..

Усталая, она замолчала, оглянулась. Въ грудь ей спокойно легла увѣренность, что ея слова не пропадутъ здѣсь безполезно... Мужики смотрѣли на нее, ожидая еще чего-то. Петръ сложилъ руки на груди, прищурилъ глаза, и на пестромъ лицѣ его дрожала улыбка. Степанъ, облокотясь одной рукой на столъ, весь подался впередъ, вытянулъ шею и какъ-бы все еще слушалъ... Тѣнь лежала на лицѣ его, и отъ этого оно казалось болѣе законченнымъ... Его жена, сидя рядомъ съ матерью, согнулась, положивъ локти на колвна и смотрвла подъ ноги себв.

— Вотъ какъ... — шопотомъ сказалъ Петръ и осторожно сёлъ на лавку, покачивая головой.

Степанъ медленно выпрямился, посмотрёлъ на жену и развелъ въ воздухё руками, какъ-бы желая обнять что-то...

— Ежели за это дёло браться — задумчиво и негромко началь онь — то уже, дёйствительно, надо всей душой...

Петръ робко вставилъ:

- Н-да... назадъ не оглядывайся!..
- Затвяно это широко... продолжалъ Степанъ.
- На всю землю!.. снова добавиль Петръ.

## XVIII..

Мать оперлась спиной о ствну и, закинувъ голову, слушала ихъ негромкія, взввшивающія слова. Встала Татьяна, оглянулась и снова свла. Ея зеленые глаза блествли сухо, когда она недовольно и съ пренебреженіемъ на лицв посмотрвла на мужиковъ.

- Много, видно, горя испытали вы? вдругъ сказала она, обращаясь къ матери.
  - Было! отозвалась мать.
- Хорошо говорите... тянеть, тянеть сердце за вашей рвчью... Думаешь Господи! хоть-бы въ щелку
  посмотрвть на такихъ людей и на жизнь. Что живешь?..
  овца!.. Я воть грамотная, читаю книжки... думаю много...
  иной разъ и ночь не спишь... отъ мыслей. А что толку?
  Не буду думать эря исхизну, и буду тоже зря... И
  все какъ-то зря... Воть мужики работають, трясутся
  надъ кускомъ для дома... а ничего нвть... обижаеть это
  ихъ, злятся, пьють, дерутся, опять работають... работають... Ну, что-же? Ничего...

Она говорила съ усмъшкой въ глазахъ и въ голосъ, низко, плавно и порой останавливаясь, точно вдругъ перекусывала свою ръчь, какъ нитку... Мужики молчали. Вътеръ гладилъ стекла оконъ, шуршалъ соломой по крышѣ, порой тихонько гудѣлъ въ трубѣ. Выла собака. И неохотно, изрѣдка въ окно стучали капли дождя. Огонь въ лампѣ дрогнулъ, потускнѣлъ, но черезъ секунду снова разгорѣлся ровно и ярко.

- Послушала ваши рѣчи вотъ дл чего люди живутъ!.. И такъ чудно слушаю я васъ и вижу да вѣдь я это знаю! А до васъ ничего я этакого не слыхала и мыслей у меня такихъ не было...
- Повсть-бы надо, Татьяна, да погасить огонь! сказаль Степань хмуро и медленно. Замвтять люди у Чумаковыхь огонь долго горвль. Намь это неважно... а для гостьи можеть нехорошо окажется...

Татьяна встала и пошла къ печкв.

- Да-а! тихонько и съ улыбкой заговорилъ Петръ. Теперь, кумъ, держи ухо востро! Какъ появится въ народъ газета...
- Я не про себя говорю... Меня и заарестують не велика бъда...

Жена его подошла къ столу и сказала:

— Уйди...

Онъ всталь, отошель въ сторону и, глядя, какъ она накрываеть на столь, съ усмёшкой заявиль:

— Цѣна нашему брату — пятачекъ пучекъ, да и то, когда въ пучкѣ сотня...

Матери вдругъ стало жалко его, онъ больше нравился ей теперь. Послѣ рѣчи своей она чувствовала себя отдохнувшей отъ грязной тяжести дня, была довольна собой и хотѣла всѣмъ добраго, хорошаго.

- Неправильно вы судите, хозяинъ! сказала она. Не нужно человъку соглашаться съ тъмъ, какъ его снаружи цънятъ тъ люди, которымъ кромъ крови его ничего не надо. Вы должны сами себя оцънить, изнутри, не для враговъ, а для друзей...
- Какіе у насъ друзья? тихо воскликнулъ мужикъ. До перваго куска...

- А я говорю есть друзья у народа...
- Есть, да не здъсь... воть оно что! задумчиво отозвался Степанъ.
  - А вы ихъ здёсь заведите...

Степанъ подумалъ и тихо сказалъ:

- Н-да! надо-бы...
- Садитесь за столъ! пригласила Татьяна.

За ужиномъ Петръ, подавленный рѣчами матери и какъ будто растерявшійся, снова оживленно и быстро говориль:

- Вамъ, мамаша, для незамѣтности, такъ сказать, нужно выѣхать отсюда пораньше... И поѣзжайте вы на слѣдующую станцію, а не въ городъ... на почтовыхъ поъзжайте...
  - Зачемъ? Я свезу... сказалъ Степанъ.
- Не надо! Въ случав чего спросять тебя ночевала? Ночевала. Куда двалась? Я ее отвезъ... Ага-а, ты отвезъ? Иди-ка въ острогъ!.. Понялъ? А въ острогъ торопиться зчвмъ-же? Всему свой чередъ время придеть и царь помретъ, какъ говорится... А тугъ просто ночевала, наняла лошадей, увхала... Мало-ли кто ночуетъ у кого? Село провзжее...
- Гдѣ это ты, Петръ, бояться учился? насмѣшливо спросила Татьяна.
- Все надо знать, кума! ударивъ себя по колъну, воскликнулъ Петръ. Умъй бояться, умъй и смълымъ быть! Ты помнишь, какъ изъ-за этой газеты земскій Ваганова трепалъ? Теперь Ваганова-то за большія деньги не уговоришь книгу въ руки взять... да! Вы, мамаша, мнъ върьте, я на всякія штуки шельма острая, это очень всъмъ извъстно... Книжки и бумажки я вамъ посъю въ лучшемъ видъ... сколько угодно! Народъ у насъ, конечно, не очень грамотенъ и пугливъ, ну, однако, время такъ поджимаетъ бока, что человъкъ поневолъ глаза таращить въ чемъ дъло? А книжка ему совершенно просто отвъчаетъ а вотъ въ чемъ: думай, соображай! есть примъры, что не-

грамотный больше грамотного понимаеть... особенно ежели грамотный-то сытый!.. Я туть вездё хожу, много вижу ничего! Жить можно, но требуется мозгъ и большая ловкость, чтобы сразу въ лужу не състь... Начальство — оно тоже носомъ чувствуеть, что какъ будто холодкомъ подуло отъ мужика — улыбается онъ мало и совсвиъ неласково... вообще отвыкать отъ начальства хочеть... Намедни въ Смоляково — тутъ недалеко деревенька такая прівхали подати выбивать, а мужички — на дыбы, да за колья... Становой прямо говорить — ахъ вы, сукины дъти! Ла въдь это противъ паря?! Быль тамъ мужикъ одинъ, Спивакинъ, онъ и скажи, — "а ну васъ къ нехорошей матери съ царемъ-то! Какой тамъ царь, когда последнюю рубаху съ плечъ тащить?.." Воть оно куда пошло, мамаша! Конечно, Спивакина запапали острогъ... а слово — оно осталось и даже мальчишки малые знають его... оно кричить, живеть.

Онъ не влъ, а все говорилъ быстрымъ шопотомъ, бойко поблескивая темными, плутоватыми глазами и щедро высыпая передъ матерью, точно мъдную монету изъ кошеля, безчисленныя мелкія наблюденія надъ жизнью деревни.

Раза два Степанъ говорилъ ему:

— Ты-бы повлъ...

Петръ хваталъ кусокъ хлѣба, ложку и снова заливался разсказами, точно щегленокъ пѣсней. Наконецъ, послѣ ужина, онъ, вскочивъ на ноги, заявилъ:

— Ну, мив пора домой!..

Всталъ передъ матерью и, кивая головой, трясъ ея ру-ку, говоря:

Прощайте, мамаша! Можеть, никогда и не увидимся... Долженъ вамъ сказать, что все это очень хорошо... Встрівтить васъ и річи ваши... очень хорошо! Въ чемоданчикъ у васъ кромів печатнаго еще что-нибудь есть?.. Платокъ шерстяной? Чудесно... шерстяной платокъ, Степанъ, помни! Сейчасъ онъ принесеть вамъ чемоданчикъ... Идемъ, Степанъ!... Прощайте! Всего вамъ хорошаго!..

Когда они ушли, стало слышно, какъ шуршать тараканы, вътеръ возится по крышт и стучитъ заслонкой трубы, мелкій дождь монотонно бъется въ окно. Татьяна приготовляла постель для матери, стаскивая съ печи и съ полатей одежду и укладывая ее на лавкт.

— Живой человѣкъ! — замѣтила мать.

Хозяйка, взглянувъ на нее исподлобья, отвѣтила:

- Легкій онъ... звенить, звенить, а недалеко слышно.
- А какъ мужъ вашъ? спросила мать.
- Да ничего... Хорошій мужикъ... не пьеть, живемъ дружно... ничего! Только характера онъ слабаго...

Она выпрямилась и, помолчавъ, спросила:

— Вѣдь теперь что надо — бунтовать надо народу? Конечно! Объ этомъ всѣ думаютъ, только каждый въ особицу, про себя... а нужно, чтобы вслухъ заговорили... и сначала долженъ кто-нибудь одинъ рѣшиться...

Она сѣла на лавку и вдругъ спросила:

— Говорите — и молодыя барышни занимаются этимъ, ходять по рабочимъ, читаютъ... не брезгаютъ, не боятся?

И внимательно выслушавъ отвѣтъ матери, глубоко вздохнула. Потомъ, опустя вѣки и наклонивъ голову, снова заговорила:

— Въ одной книжке прочитала я слова — безсмысленная жизнь... Это я очень поняла... сразу! Знаю я такую жизнь — мысли есть, а не связаны и бродять, какъ глупыл овцы безъ пастуха... бродять, бродять... нечемъ, некому ихъ собрать... нётъ у людей понятія — что надо дёлать? Это и есть — безсмысленная жизнь. Бёжала-бы я отъ нея, да и не оглянулась... такая тоска, когда что-нибудь понимаещь!

Мать видёла эту тоску въ сухомъ блеске веленыхъ глазъ женщины, на ея худомъ лице, слышала въ голосе. Ей захотелось утешить ее, приласкать.

— Вы-то, милая, понимаете что дёлать...

Татьяна тихо перебила ее:

— Умъть надо... Готово вамъ, ложитесь!

Отощла къ печкъ и молча стала тамъ, прямая, сурово сосредоточенная... Мать не раздъваясь легла, почувствовала ноющую усталость въ костяхъ и тихо застонала. Татьяна погасила лампу и, когда избу тъсно наполнила тъма, раздался ея низкій, ровный голосъ. Онъ звучалъ такъ, точно стиралъ что-то съ плоскаго лица душной тьмы.

— Не молитесь вы... Я тоже думаю, что нътъ Бога... и чудесъ нътъ!

Мать безпокойно повернулась на лавкѣ — прямо на нее въ окно смотрѣла бездонная тьма, и въ тишину настойчиво вползалъ едва слышный шорохъ, шелестъ... Она заговорила почти шопотомъ:

— Ежели — Богъ, почто оставилъ Онъ насъ силой своей доброй? Почто допустилъ раздёлиться людямъ на два міра... зачёмъ терпитъ, коли милостивъ, муки человёческія, издёвательства другъ надъ другомъ... зло всякое и звёрство?

Татьяна молчала. Въ темноте мать видела слабый контуръ ея прямой фигуры, серой, на черномъ фоне печи. Она стояла неподвижно. Мать въ тоске закрыла глаза.

Вдругъ раздался угрюмо стонущій, холодный голось:

— Смерти дѣтокъ моихъ не могу я простить ни Богу, ни людямъ... никогда!

Ниловна безпокойно привстала, сердцемъ понявъ силу боли, вызвавшей эти слова.

— Вы молодая, еще будуть дётки... — ласково сказала она.

Шопотомъ и не сразу женщина отвѣтила:

— Нѣтъ! Испорчена я, докторъ говоритъ никогда не рожу больше...

Мышь пробѣжала по нолу. Что-то сухо и громко треснуло, разорвавъ неподвижность тишины невидимой молніей звука. И снова стали ясно слышны шорохи и шелесты осенняго дождя на соломѣ крыши, они шарили по ней, какъчъи-то испуганные тонкіе пальцы. И уныло падали на землю капли воды, отмѣчая медленный ходъ осенней ночи...

Сквовь тяжелую дрему мать услыхала глухіе шаги на улицѣ, въ сѣняхъ. Осторожно отворилась дверь, раздался тихій окрикъ:

- Татьяна... легла что-ли?
- Нѣтъ.
- А она спить?
- Вилно спитъ.

Вспыхнуль огонь, задрожаль и утонуль во тьмв. Мужикь подошель къ постели матери, поправиль тулупъ, окутавъ ея ноги. Эта ласка мягко тронула мать своей простотой, и, снова закрывъ глаза, она улыбнулась. Степанъ молча раздълся, влѣзъ на полати. Стало тихо.

Чутко вслушиваясь въ лѣнивыя колебанія дремотной тишины, мать неподвижно лежала, а передъ нею во тьмѣ качалось облитое кровью лицо Рыбина...

На полатяхъ раздался сухой шопоть.

— Видишь, какіе люди берутся за это... пожилые ужь, испили горя до сыта, работали, отдыхать-бы имъ пора, а они — вотъ!.. Ты-же молодой, разумный... эхъ, Степа...

Влажный и густой голосъ мужика отвётиль:

- За такое дѣло, не подумавъ, нельзя взятьсз... ты погоди...
  - Слышала я это...

Звуки оборвались и возникли снова — загудель голосъ Степана:

— Надо такъ — сначала поговорить съ мужиками отдёльно... вотъ, напримёръ, Маковъ, Алеша... бойкій, грамотный и начальствомъ обиженъ... Шоринъ, Сергій — тоже разумный мужикъ... Князевъ человікъ честный, смілый... Соберемся компаніей, поглядимъ, да... Надо узнать, какъ ее найти... да и вообще надо самому поглядіть на людей... про которыхъ она говорила... Я вотъ возьму топоръ, да самъ махну въ городъ... будто дрова колоть... на заработки, молъ, пошелъ... Тутъ надо осторожно... она вёрно говорить — ціна человіку — діло его... А это такое діло — надо себя высоко цінить, если

за него браться. Воть, какъ мужикъ-то этоть... Что ему? Его хоть передъ Бортажъ ставь, не то, что передъ становымъ, онъ не сдасть... Стоитъ на своемъ крѣпко, по колѣна врылся... А Никитка-то, а? Засовѣстился... чудеса! Нѣть, народъ, если онъ за что дружно возьмется, всѣхъ за собой потянеть...

- Дружно! При васъ быють человѣка, а вы рты разинули...
- Ты погоди... Ты скажи слава Богу, что мы сами его не били, человѣка-то... вотъ что! Бываетъ вѣдь заставятъ бей! И бьютъ. Можетъ, внутри плачутъ отъ жалости, а бьютъ... не смѣютъ люди отъ звѣрства отказаться, ихъ за такой отказъ самихъ изобьютъ. Приказано будь, чѣмъ я хочу... волкомъ, свиньей... а человѣкомъ бытъ запрещено... а кто осмѣлится сживаютъ со свѣту. Нѣтъ, надо такъ догадаться, чтобы сразу многіе осмѣлѣли и вдругъ всѣ встали...

Онъ шепталъ долго, то понижая голосъ такъ, что мать едва слышала его слова, то сразу начиналъ гудъть сильно и густо. Тогда женщина останавливала его:

— Тише! Разбудишь...

Мать заснула тяжелымъ сномъ — онъ сразу душной тучей навалился на нее, обнялъ и увлекъ.

Татьяна разбудила ее, когда въ окна избы еще слѣпо смотрѣли пустыми глазами сѣрые сумерки утра и надъ селомъ въ холодной тишинѣ сонно плавалъ и таялъ мѣдный ввукъ сторожевого колокола церкви.

— Я самоваръ поставила, попейте чаю, а то холодно оудетъ прямо со сна ѣхатъ...

Степанъ, расчесывая спутанную бороду, дёловито спрашивалъ мать, какъ ее найти въ городё, а ей казалось, что сегодня лицо мужика стало лучше, закончениве... За чаемъ онъ, усмёхаясь, замётиль:

- Какъ это случилось чудно!..
- Что? спросила Татьяна.
- Да воть знакомство!.. Просто такъ...

Мать задумчиво, но увъренно сказала:

— Въ этомъ дѣлѣ удивительная простота во всемъ... Разстались съ ней хозяева сдержанно, скупо тратя слова, щедро обнаруживая множество мелкихъ заботъ объ ея удобствахъ.

Сидя въ бричкъ мать думала, что этотъ мужикъ начнеть работать осторожно, безшумно, точно кротъ, и неустанно. И всегда будеть звучать около него недовольный голосъ жены, будеть сверкать сухой и жгучій блескъ ея зеленыхъ глазъ и не умреть въ ней, пока жива она, мстительная, волчья тоска матери о погибшихъ дътяхъ...

Вспомнился Рыбинъ, его кровь, лицо, горячіе глаза, слова его — сердце снова сжалось въ гоькомъ чувствъ безсилія передъ звърями. И всю дорогу до города, на тускломъ фонъ съраго дня, передъ матерью стояла кръпкая фигура чернобородаго Михайлы въ разорванной рубахѣ, со связанными за спиной руками, всклокоченной головой, одътая гнъвомъ и върою въ свою правду... Мать думала о безчисленныхъ деревняхъ, робко прижавшихся къ землъ, о людяхъ, тайно ожидавшихъ прихода правды и о тысячахъ людей, которые безмысленно и молча работаютъ всю жизнь, ничего не ожидая.

Жизнь представлялась невспаханнымъ, холмистымъ полемъ, которое натужно и нѣмо ждетъ работниковъ и молча объщаетъ свободнымъ, честнымъ рукамъ:

 Оплодотворите меня сфиенами разума и правды я взращу вамъ ихъ сторицею!

Вспоминая успѣхъ свой, она глубоко въ груди чувствовала тихій трепетъ радости и стыдливо подавляла его, стараясь не думать о встрѣчѣ со Степаномъ и его женой.

Когда вдали она увидала колокольни и дома города, теплое чувство оживило и успокоило ея встревоженное, уставшее сердце — въ памяти замелькали озабоченный лица людей, которые, изо дня въ день неустанно и увъренно разжигая огонь мысли, разбрасывають искры его по землъ. И душа женщины наполнялась спокойнымъ жела-

ніемъ отдать этимъ людямъ всё силы свои — и вдвойнё — любовь матери, оживленную мыслями этихъ людей...

### XIX.

Дома дверь ей отперь Николай, растрепанный, съ книгой въ рукахъ.

— Уже? — воскликнулъ онъ радостно. — Скоро вы... Ну, чудесно! Я радъ... очень!

Глаза его ласково и живо мигали подъ очками, онъ помогалъ ей раздѣваться и, съ ласковой улыбкой заглядывая въ лицо, говорилъ:

— А у меня ночью, видите-ли, обыскъ былъ, я подумалъ — какая причина? Не случилось-ли чего съ вами?.. Но — не арестовали... Вѣдь если-бы васъ арестовали, такъ и меня не оставили-бы!..

Онъ ввелъ ее въ столовую, оживленно продолжая:

— Однако — предложили прогнать меня со службы. Это — не огорчаеть... Мнв уже надовло считать безлошадныхъ крестьянъ и — некогда...

Комната имѣла такой видъ, точно кто-то сильный въ глупомъ припадкѣ озорства толкалъ съ улицы въ стѣны дома, пока не растрясъ все внутри его. Портреты валялись на полу, обои были отодраны и торчали клочьями, въ одномъ мѣстѣ приподнята доска пола, вывороченъ подоконникъ, на полу у печи разсыпана зола. Мать покачала головой при видѣ знакомой картины и пристально посмотрѣла на Николая, чувствуя въ немъ что-то новое.

На стол'в стоялъ погасшій самоваръ, немытая посуда, колбаса и сыръ на бумаг'в вм'всто тарелки, валялись куски и крошки хл'вба, книги и самоварные угли. Мать усм'вхнулась, Николай тоже сконфуженно улыбнулся.

— Это ужъ я дополнилъ картину погрома... но ничего, Ниловна, ничего. Я думаю, они опять придуть, оттого и не убиралъ все это. Ну, какъ вы съвздили?

Вопросъ тяжело толкнулъ ее въ грудь — передъ нею

всталъ Рыбинъ, и она почувствовала себя виноватой, что сразу не заговорила о немъ. Наклонясь на стулъ, она подвинулась къ Николаю и, стараясь сохранить спокойствіе, боясь позабыть что-нибудь, начала разсказывать.

— Схватили его...

Лицо Николая дрогнуло.

**—** Да? Какъ?

Мать остановила его вопросъ движеніемъ руки и продолжала такъ, точно она сидѣла передъ лицомъ самой справедливости, принося ей жалобу на истязаніе человѣка. Николай откинулся на спинку стула, поблѣднѣлъ и, закусивъ губу, слушалъ. Онъ медленно снялъ очки, положилъ ихъ на столъ, провелъ по лицу рукой, точно стирая съ него невидимую паутину. Лицо его сдѣлалось острымъ, странно высунулись скулы, вздрагивали ноздри — мать впервые видѣла его такимъ, и онъ немного пугалъ ее.

Когда она кончила, онъ всталъ, съ минуту молча ходилъ по комнатъ, сунувъ кулаки глубоко въ карманы. Потомъ сквозь зубы пробормоталъ:

- Крупный челов'вкъ, должно быть... такая красота! Ему будетъ трудно въ тюрьм'в, такіе, какъ онъ, плохо чувствуютъ себя тамъ! — И, остановясь противъ матери, воскликнулъ звенящимъ голосомъ:
- Конечно, всё эти становые, урядники ничтожество, палка въ рукё умнаго мерзавца, дрессировщика животныхъ, да, да... Но слёдуетъ убить животное за то, что оно позволило сдёлать изъ себя звёря! Надо убить взбёсившуюся свинью!..

Онъ все глубже пряталъ руки, сдерживая свое волненіе, но всетаки оно чувствовалось матерью и передавалось ей. Глаза у него стали узкими, точно концы ножей. Снова шагая по комнать, онъ говорилъ холодно и гнъвно.

— Вы посмотрите какой ужасъ! Кучка глупыхъ людей, защищая свою пагубную власть надъ народомъ, оьетъ, душитъ, давитъ всёхъ... Растетъ одичаніе, жестокость становится закономъ жизни — подумайте! Одни бъютъ и звё-

рёють оть безнаказанности, заболёвають сладострастной жаждой истязаній, отвратительной болёзнью рабовь, которымь дана свобода проявлять всю силу рабьихъ чувствъ и скотскихъ привычекъ. Другіе отравляются местью, третьи, забитые до отупёнія, становятся нёмы и слёпы... Народъ развращають, весь народъ!

Онъ остановился, схватилъ себя за голову и замолчалъ, стиснувъ зубы.

— Невольно самъ звъръешь въ этой звъриной жизни!
— тихо сказалъ онъ.

Но, овладъвъ своимъ возбужденіемъ, почти спокойно, съ твердымъ блескомъ въ глазахъ, взглянулъ въ лицо матери, залитое безмолвными слезами.

—Намъ, однако, нельзя терять времени, Ниловна... Давайте, дорогой товарищъ, попробуемъ взяты себя въ руки...

Грустно улыбаясь онъ подошелъ къ ней и, наклонясь, спросилъ, пожимая ея руку:

- Гдв вашъ чемоданъ?
- Въ кухнв! отвътила она.
- У нашихъ воротъ стоятъ шпіоны такую массу бумаги мы не сумвемъ вынести изъ дому незамвтно... спрятать негдв, а я думаю, они снова придуть сегодня ночью. Я не хочу, чтобы васъ арестовали... Значитъ, какъ ни жаль труда давайте, сожжемъ все это.
  - Что? спросила мать.
  - Все, что въ чемоданъ.

Она поняла его и — какъ ни грустно было ей — чувство гордости своею удачей вызвало на лицъ у нея улыбку.

- Ничего тамъ нѣтъ, ни листка! сказала она и, постепенно оживляясь, начала разсказывать о своей встрѣчѣ съ Чумаковымъ. Николай слушалъ ее, сначала безпокойно хмуря брови, потомъ съ удивленіемъ и наконецъ вскричалъ, перебивая разсказъ:
- Слушайте да это отлично! Вы удивительно счастливый челов'вкъ...

Онъ смущенно замялся и, стиснувъ ея руку, тихо воскликнулъ:

— Вы такъ трогаете вашей върой въ людей... у васъ такая хорошая душа... я, право, люблю васъ, какъ мать родную не любилъ...

Она обняла его за шею, счастливо всхлипнувъ, прижала его голову къ своимъ губамъ.

— Можетъ быть... — бормоталъ онъ, взволнованный и смущенный новизной своего чувства — можетъ быть, я говорю очень 'глупо...

Видя, что онъ обновился, чувствуя въ немъ большую радость, она съ мягкимъ любопытствомъ улыбаясь слёдила за нимъ и хотёла понять — отчего онъ сталъ такой яркій и живой.

— Вообще — чудесно! — потирая руки говориль онь и смёнлся тихимъ, ласковымъ смёхомъ. — Я, знаете, послёдніе дни страшно хорошо жилъ — все время съ рабочими, читалъ, говорилъ, смотрёлъ... И въ душё накопилось такое... удивительно здоровое, чистое... Какіе хорошіе люди, Ниловна! Точно майскіе дни! Я говорю о молодыхъ рабочихъ — крёпкіе, чуткіе... полные жажды все понять... Смотришь на нихъ и видишь — Россія будетъ самой яркой демократіей земли!

Онъ утвердительно подняль руку, точно даваль клятву, и, помолчавь, продолжаль:

— Я сидёль туть, писаль и — какъ-то окись, заплёсневёль на книжкахь и цифрахь... Почти годь такой жизни — это уродство... Я вёдь привыкь быть среди рабочаго народа и, когда отрываюсь оть него, мнё дёлается неловко... знаете, натягиваюсь я, напрягаюсь для этой жизни... А теперь снова могу жить свободно, буду съ ними видёться, заниматься... Вы пониматете — буду у колыбели новорожденныхъ мыслей, предъ лицомъ юной, творческой энергіи. Это удивительно просто, красиво и страшно возбуждаеть... дёлаешься молодымъ и твердымъ, свётлёешь и живешь богато!

Онъ засмъялся, смущенно и весело, и его радость захватывала сердце матери, понятная ей.

- А потомъ ужасно вы хорошій челов'єкъ! воскликнуль Николай. — Есть у васъ какая-то великая, мягкая сила... она властно влечеть къ вамъ сердце... Какъ вы ярко рисуете людей... какъ хорошо ихъ видите!..
  - Я вижу вашу жизнь, понимаю, дорогой мой...
- Васъ любишь... а это такъ чудесно любить человъка... такъ хорошо... вы знаете!..
- Это вы воскрешаете людей изъ мертвыхъ, вы! горячо шептала мать, гладя его руку. Вы послушайтека, какъ дальше было... Женщина тамъ, говорю, жена этого...

Николай сълъ рядомъ съ ней, смущенно отвернувъ въ сторону радостное лицо и приглаживая волосы, но скоро повернулся и, глядя на мать, жадно слушалъ ея плавный, простой и яркій разсказъ.

- Удивительная удача! воскликнуль онъ. У васъ была полная возможность попасть въ тюрьму и вдругъ... Да, видимо, пошевеливается и крестьянинъ... это естественно, впрочемъ. Эта женщина удивительно четко вижу я ее!.. чувствую гнѣвное сердце! Намъ нужно пристроить къ деревенскимъ дѣламъ спеціальныхъ людей... Людей! Ихъ не хватаетъ намъ... нигдѣ! Жизнь требуетъ сотни рукъ...
- Вотъ-бы Паш'в-то выйти на волю... и Андрюш'в! тихонько сказала она.

Онъ взглянулъ на нее и опустиль голову.

— Видите-ли, Ниловна... это вамъ тяжело будетъ слышать, но я, всетаки, скажу... я хорошо знаю Павла — изъ тюрьмы онъ не уйдетъ! Ему нуженъ судъ, ему нужно встать во весь ростъ... онъ отъ этого не откажется. И не надо!.. Онъ уйдетъ изъ Сибири.

Мать вздохнула и тихо отвётила:

— Ну, что-же... Онъ знаетъ, какъ лучше...

Николай быстро вскочиль на ноги и вдругь, снова охваченный радостью, сказаль, наклонивь голову:

— Благодаря вамъ, Ниловна, я сегодня пережилъ великолъпныя минуты... можетъ быть, лучшія въ моей жизни... Спасибо вамъ... и давайте — поцълуемся!

Они обнялись, молча глядя въ глаза другъ другу.

— Вотъ — хорошо! — тихо сказаль онъ.

Мать разжала руки, обнимавшія его шею и засм'вялась счастливымъ см'вхомъ.

- Гмъ! говорилъ Николай въ слѣдующую минуту, глядя на нее черезъ очки. Кабы этотъ вашъ мужичекъ поторопился придти къ намъ!.. Видите-ли, о Рыбинѣ необходимо написать бумажку для деревни, ему это не повредить, разъ онъ ведетъ себя такъ смѣло, а дѣлу поможетъ... Я сегодня-же напишу, Людмила живо ее напечатаетъ... А вотъ какъ она, бумажка, попадетъ туда?
  - Я свезу...
- Нѣтъ, благодарю!.. быстро воскликнулъ Николай. — Я думаю — не годится-ли Вѣсовщиковъ для этого, а?
  - Поговорить съ нимъ?
  - Вотъ, попробуйте-ка!.. И поучите его.
  - А что-же я-то буду делать?
  - Не безпокойтесь!

Онъ сѣлъ писать. Она прибирала на столѣ, поглядывая на него и видѣла какъ дрожитъ перо въ его рукѣ, покрывая бумагу рядами черныхъ словъ. Иногда кожа на шеѣ у него вздрагивала, онъ откидывалъ голову, закрывъ глаза, у него дрожалъ подбородокъ. Это волновало ее.

Вечеромъ прівхаль докторъ Иванъ Даниловичъ.

- Почему это начальство вдругь такъ обезнокоилось? говорилъ онъ, бъгая по комнатъ. Семь обысковъ было ночью. Гдъ-же больной, а?
- Онъ ушелъ еще вчера! отвътилъ Николай. Сегодня, видишь-ли, суббота, у него чтеніе... такъ онъ не можетъ пропустить...

- Ну, это глупо, съ расколотой головой на чтеніяхъ сидъть...
  - Доказывалъ я ему, но безуспѣшно...
- Похвастаться охота передъ товарищами замътила мать вотъ, молъ, глядите я уже кровь свою пролилъ...

Докторъ взглянулъ на нее, сдѣлалъ свирѣпое лицо и сказалъ, стиснувъ зубы:

- У-у, кровожадная...
- Ну, Иванъ, тебѣ здѣсь дѣлать нечего, а мы ждемъ гостей уходи! Ниловна, дайте-ка ему бумажку...
  - Еще бумажка? воскликнулъ докторъ.
  - Вотъ! Возьми и передай въ типографію.
  - Взялъ. Передамъ. Все?
  - Все. У воротъ шпіонъ.
- Видълъ. У моей двери тоже. Ну, до свиданья! До свиданья, свиръпая женщина... А знаете, друзья, драка на кладбищъ хорошая вещь, въ концъ концовъ! О ней говоритъ весь городъ, она волнуетъ, заставляетъ думатъ... Твоя бумажка по этому поводу очень хороша и поспъла во время... Я всегда говорилъ, что хорошая ссора лучше худого мира...
  - Ладно, ты иди...

Не весьма любезно! Ручку, Ниловна! А паренекъ поступилъ глупо, всетаки... Ты знаешь, гдв онъ живетъ?

Николай далъ адресъ.

- Завтра надо съвздить къ нему... славный ребенокъ, a?
  - Очень... Чудесное сердце...
- Надо его поберечь... у него мозги здоровые! говориль докторь, уходя. Именно изъ такихъ ребять должна вырости истинно пролетарская интеллигенція, которая смінть насъ, когда мы отойдемъ туда, гді, віроятно, ніть уже классовыхъ противорічій...
  - Ты сталъ много болтать, Иванъ...
- А мий весело, это потому... Ну, иду... Значкть ожидаешь тюрьмы? Желаю теби отдохнуть тамъ.

— Благодарю. Я не усталъ.

Мать слушала ихъ разговоръ, и ей была пріятна забота о рабочемъ.

Проволивъ поктора, Николай и мать стали пить чай и закусывать, ожидая ночныхъ гостей и тихо разговаривая. Николай долго разсказываль ей о своихъ товарищахъ, жившихъ въ ссылкъ, о тъхъ, которые уже бъжали оттуда и продолжають свою работу подъ чужими именами. Голыя ствны комнаты отталкивали тихій звукъ его голоса, какъбы изумляясь и не довъряя этимъ исторіямъ о скромныхъ герояхъ, безкорыстно отдавшихъ свои силы великому дълу обновленія міра. Теплая тінь ласково окружала женщину, грвя сердце чувствомъ любви къ неввдомымъ людямъ, и они складывались въ ея воображеніи всв — въ одного огромнаго человъка, полнаго неисчерпаемой мужественной силы. Онъ медленно, но неустанно идеть по землю, очищая съ нея влюбленными въ свой трудъ руками въковую плъсень лжи, обнажая передъ глазами людей простую и ясную правду жизни. И великая правда, воскресая, всёхъ одинаково привътно воветъ къ себъ, всъмъ равно объщаетъ свободу отъ жадности, злобы и лжи, трехъ чудовищъ, которыя поработили и запугали своей циничной, жестокой силой весь міръ... Этотъ образъ вызываль въ душт ея чувство, подобное тому, съ которымъ она, бывало, становилась передъ иконой заканчивая радостной и благодарной молитвой тоть день, который казался ей легче другихъ дней ея жизни. Теперь она забыла эти дни, а чувство, вызываемое ими, расширилось, стало более светлымъ и радостнымъ, глубже вросло въ душу и, живое, разгоралось все ярче.

— А жандармы не идуть! — вдругь прерывая свой разсказъ, воскликнулъ Николай.

Мать взглянула на него и помолчавъ съ досадой отозвалась:

<sup>—</sup> А ну ихъ!

<sup>—</sup> Разумвется! Но вамъ пора спать, Ниловна, вы, должно быть, отчаянно устали... удивительно крвикая вы,

слѣдуетъ сказать! Сколько волненій, тревогь... и такъ легко вы переживаете все! Только воть волосы быстро сѣдѣють... Ну, идите, отдыхайте.

Пожали другь другу руки и разоплись.

## XX.

Мать заснула быстро, спокойно и проснулась угромъ, разбуженная громкимъ стукомъ въ дверь кухни. Стучали непрерывно, съ терпъливымъ упорствомъ. Было еще темно, тихо, и въ тишинъ упрямая дробь стука текла быстрымъ, мутнымъ ручьемъ, вызывая тревогу. Наскоро одъвшись, мать быстро вышла въ кухню и, стоя передъ дверью, спросила:

- Кто тамъ?
- Я! отвътилъ незнакомый голосъ.,
- Кто?
- Отоприте! просительно и тихо отв'втили изъ-за двери.

Мать подняла крючокъ, толкнула дверь ногой — вошелъ Игнатъ и радостно сказалъ:

— Ну, не ошибся! Попалъ!

Онъ былъ по поясъ забрызганъ грязью, лицо у него посфрело, глаза ввалились, и только кудрявые волосы буйно торчали во все стороны, выбиваясь изъ-подъ шапки.

- У насъ бѣда! заперевъ дверь, шопотомъ произнесъ онъ.
  - Я знаю...

Это удивило парня. Мигнувъ глазами, онъ спросилъ:

— Какъ... Откуда?

Она кратко и торопливо разсказала.

- А тёхъ двухъ взяли? Товарищей-то?
- Ихъ не было. Они на явку пошли... рекрута! Пятерыхъ взяли, считая дядю Михайла...

Онъ потянуль воздухъ носомъ и ухмыляясь сказаль:

— А я остался... Должно — ищуть меня. Пускай

ищуть! Я ужь туда не пойду... ни за что! Тамъ еще есть народъ — человъкъ семь парней. Все надежные...

- Какъ-же ты уцѣлѣлъ? спросила мать. Дверь изъ комнаты тихо пріотворилась.
- Я? сидя на лавкв и оглядываясь, воскликнуль Игнать. А они ночью прилвзли, на заводъ прямо... ну, за минуту передъ ними лвсникъ прибвгъ стучить въ окно держись, ребята, говоритъ, лвзутъ на васъ...

Онъ тихонько засмѣялся, вытеръ лицо полой кафтана и продолжалъ:

— Ну, дядко Михайла и молоткомъ не оглушишь, не то что!.. Сейчасъ онъ мнѣ: Игнатъ, въ городъ, живо!.. Помнишь женщину пожилую? А самъ записку строчить... — На, иди... Прощай братъ! — Толкнулъ меня въ спину. Я, значитъ, выбросился изъ избы, да ползкомъ, да кустами, а слышу — лѣзутъ! Много ихъ, должно быть, со всѣхъ сторонъ шумягъ дъяволы! Петлей вокругъ завода... я легъ въ кустахъ... прошли мимо! Тутъ я всталъ и давай шагатъ, и давай! Двѣ ночи шелъ и весь день безъ отдыха. Вотъ до чего усталъ — на недѣлю! Ноги — гудутъ...

Видно было, что онъ доволенъ собой, въ его карихъ глазахъ свътилась улыбка, крупныя красныя губы вздративали.

- Сейчасъ я тебя чаемъ напою! торопливо говорила мать, схвативъ самоваръ. Ты умойся пока... легче будетъ...
  - Вы записку-то получите...

Онъ съ трудомъ поднялъ ногу, согнулъ ее, морщась и покрякивая поставиль на лавку.

— Испугался я... ну, думаю, пропалъ !..

Въ дверяхъ явился Николай. Игнатъ конфузливо спустилъ ногу на полъ, хотълъ встать, но пошатнулся и снова грузно сълъ, упираясь руками въ лавку.

- Ну и усталъ... ахъ ты...
- Здравствуйте, товарищъ! сказалъ Николай, лас-

ково щуря глаза и кивая головой. — Хотите, я вамъ помогу.

Парень прошепталь что-то и сталь быстро разматывать грязную онучу.

- Мать сказала:
- Надо ему водкой ноги-то растереть... это помогаеть!
- Конечно! молвилъ Николай.

Игнатъ смущенно фыркнулъ, подавая записку.

Николай расправиль ее, посмотрѣлъ и протянулъ матери.

- Вамъ.
- Читайте...

Приблизивъ сѣрую, измятую бумажку къ лицу, Николай прочиталь:

- "Не оставляй дѣла, мать, безъ вниманія, скажи высокой барынѣ, чтобы не забывала, чтобы больше писали про наши дѣла, прошу. Прощай. Рыбинъ."
- Голубчикъ мой! грустно сказала мать. Его уже за горло взяли, а онъ...

Николай медленно опустилъ руку съ запиской и негромко молвилъ:

— Это великолѣпно!..

Игнатъ смотрѣлъ на нихъ, тихонько шевеля грязными пальцами разутой ноги, мать, скрывая лицо смоченное слезами, подошла къ нему съ тазомъ воды, сѣла на полъ и протянула руки къ его ногѣ — онъ быстро сунулъ ее подълавку, испуганно воскликнувъ:

- Yero?
- А ты давай скорве ногу...
- Сейчасъ я принесу спиртъ сказалъ Николай.

Парень засовываль ногу все дальше подъ лавку и бормоталь:

— Что вы?.. Это не полагается...

Тогда она молча начала разувать другую. Кругиое лицо Игната удивленно вытянулось, онъ безпомощно оглянулся широко открытыми глазами и тихо заявиль:

- Да вёдь мив... щекотно будеть!..
- Потерпишь! отвътила мать, принимаясь мыть Игнать громко сапнуль носомъ и, неуклюже двигая шеей, смотръль на нее сверху внизъ, смъшно распустивъ губы.
- А ты знаешь заговорила она вздрагивающимъ голосомъ били Михаила Ивановича...
  - Ну? тихо и пугливо воскликнулъ парень.
- Да. И привели его избитаго, и въ Никольскомъ урядникъ билъ, становой... и по лицу, и пинками... въ кровь!

Мать замолчала, сдавленная воспоминаніями.

- Они это умѣютъ! отозвался парень, хмуря брови. Плечи у него вздрогнули. То есть боюсь я ихъ какъ чертей!.. А мужики... не били?
- Одинъ ударилъ, становой приказалъ ему. А всѣ ничего, вступились даже нельзя, говорятъ, бить...
- H-да-а... мужики-то начинають понимать, гдв кто стоить и зачвив...
  - Тамъ тоже есть разумные...
- Гдѣ ихъ нѣть? Нужда! Вездѣ они есть найти трудно. Позабились въ щели и сосутъ себѣ сердце, каждый свое. А собраться въ кучу не хватаетъ рѣшимости...

Николай принесъ бутылку спирта, положиль углей въ самоваръ и молча ушелъ. Проводивъ его любопытными глазами, Игнатъ спросилъ матъ тихонько:

- Баринъ?
- Въ этомъ дёлё нётъ господъ, всё товарищи...
- Чудно мив! сказалъ Игнатъ недовврчиво и растерянно улыбаясь.
  - Что чудно?
- Да такъ... На одномъ концѣ рожи быють, на другомъ — ноги мыть готовы... а середина есть какая нибудь?

Дверь изъ комнаты распахнулась, и Николай, стоя на порогв, сказаль:

— А въ серединъ стоятъ люди, которые лижутъ руки

твмъ, кто рожи бъетъ и сосутъ кровь твхъ, чьи рожи бъютъ — вотъ середина!

Игнать уважительно взглянуль на него и, помодчавъ, проговориль:

- Это планъ!
- Ниловна сказалъ Николай вы устали, давайте я...

Парень тревожно дернулъ ногами...

— Будеть ужъ! — отвётила мать, вставая. — **Ну,** Игнатій, ты теперь умывайся...

Парень всталь, переступиль съ ноги на ногу, твердо упираясь ими въ поль, и замътиль:

— Какъ новыя стали! Спасибо вамъ... ну, такое спасибо...

Лицо у него скривилось, губы дрогнули. Помолчавъ и глядя въ тазъ съ черной водой, онъ проворчалъ усмъхаясь:

— И даже не знаю — какое...

Потомъ сидели въ столовой и пили чай, а Игнать разсказываль солиднымъ голосомъ:

- Я разносчикомъ былъ, ходить я очень вдоровъ. Миъ дядя Михайло препоручилъ неси ты! И пропадешь, такъ одинъ...
  - Много народа читаетъ? спросилъ Николай.
- Всѣ, которые грамотные... даже богачи нѣкоторые читають... они, конечно, не у насъ берутъ... насъ-бы они живо связали! Они вѣдь понимаютъ петля имъ это...

Николай взглянулъ на него и спросилъ:

- Отчего петля?
- А какъ-же? удивленно воскликнулъ Игнатъ. Вѣдь крестьяне сами землю отнимуть ото всѣхъ, значить, сами и дѣлить ее будутъ, а ужъ они такъ раздѣлять, чтобы не было больше ни хозяевъ, ни работниковъ... какъ-же! Изъ-за чего и въ драку лѣзть, коли не изъ-за этого!

Онъ даже какъ-бы обидълся и смотрълъ на Николая недовърчиво вопросительно. Николай молча улыбался.

— А ежели сегодня всёмъ міромъ одолёли, значить,

а завтра опять — одинъ богать, другой бѣденъ... тогда — покорно благодарю! Мы хорошо понимаемъ — богатство, какъ сыпучій песокъ, оно смирно не лежить, пока живеть, а опять потечеть во всѣ стороны, опять начнетъ хапать землю... Нѣтъ, ужъ это зачѣмъ-же!

— А ты не сердись! — шутя сказала мать.

Николай задумчиво воскликнулъ:

— Какъ-бы намъ поскорве направить туда листокъ объ ареств Рыбина!

Игнать насторожился.

- Я сегодня поговорю! сказала мать.
- А ужъ есть листокъ? спросиль Игнать.
- Да.
- Давайте я снесу! предложилъ парень, потирая руки и блестя глазами. Я знаю, куда и какъ... давайте!

Мать тихонько засм'вялась, не глядя на него.

— Да вёдь усталь ты и боишься, и сказаль, что никогда ужь не пойдешь туда...

Игнать, приглаживая широкой ладонью кудрявые волосы на головъ, дъловито и спокойно сказаль:

— Усталъ — отдохну... А, конечно, боюсь!.. Они вонъ какъ — въ кровь бьють, сами вы говорите... комуже охота увъчье получить? Ну, я ночью какъ-нибудь... пройду, ничего! Давайте... вечеркомъ сегодня и двинусь...

Онъ помолчалъ, подумалъ, хмуря брови.

- Я дойду до лѣса и тамъ спрячу, а потомъ извѣщу своихъ идите, берите! Это лучше... А ежели самому разносить, да попадешься жалко будетъ бумажку-то... Тутъ надо осторожно дѣлать, ихъ не больно много бумажекъ-то...
- А какъ-же страхъ твой? снова замѣтила мать съ улыбкой. Ее веселилъ этотъ кудрявый, крѣпкій парень искренностью, звучавшей въ каждомъ словѣ его, и своимъ круглымъ упрямымъ лицомъ.
  - Страхъ страхомъ, а дёло дёломъ! отвё-

тилъ онъ, оскаливая зубы. — Вы чего надо мной насмъхаетесь? Ишь вы, тоже... Развъ не боязно? Ну, а надо будеть — и въ огонь полъзешь... такое дъло!..

Заговорилъ Николай, все время разглядывавшій парня добродушно прищуренными глазами.

- Вы не пойдете туда...
- А что мит делать? Куда-же я? безпокойно спросиль Игнать.
- Вмѣсто васъ пойдеть другой, а вы ему подробно разскажете, что надо дѣлать и какъ хорошо?
  - Ладно! сказалъ Игнатъ, не вдругъ и неохотно.
- A вамъ мы достанемъ хорошій паспорть и устронмъ васъ лесникомъ...
- Парень быстро вскинулъ голову и спросилъ, обезпокоенный:
- А ежели мужики за дровами прівдуть или тамъ... вообще... какъ-же я? Вязать? Это — не подойдеть мнв...

Мать засмѣялась и Николай тоже, это снова смутило и огорчило парня.

- Не безпокойтесь! утвшиль его Николай. Не придется вамъ вязать мужиковъ... вы ужъ повърьте!..
- Ну, то-то! молвилъ Игнатъ и успокоился, довърчиво и весело улыбаясь Николаю. Мнъ-бы вотъ на фабрику, тамъ, говорятъ, ребята довольно умные...

Въ немъ, въ его широкой груди все время точно горѣлъ огонь, неровный, еще неувѣренный въ своей силѣ. Онъ ярко мелькалъ въ его глазахъ, отражаясь изнутри, и, вдругъ пугливо угасая, покрывалъ ихъ дымомъ недоумѣнной тревоги и растерянности.

Мать поднялась изъ-за стола и, задумчиво глядя въ окно, проговорила:

- Эхъ, жизнь... пять разъ въ день насмъешься, пять наплачешься... хорошо! Ну кончилъ, Игнатій? Иди спать...
  - Да я не хочу...
  - Иди, иди...

— Строго у васъ! Ну, иду... Спасибо за чай-сахаръ, за ласку...

Ложась на постель **матери**, онъ бормоталь, почесывая голову:

— Теперь ото всего дегтемъ будетъ вонять у васъ... эхъ! Напрасно все это... баловство одно... спать мнѣ не кочется... А корошіе люди... Даже какъ-то непонятно.., словно за сто тысячъ верстъ отъ деревни-то ушелъ... Какъ онъ насчетъ середины-то хватилъ... А въ серединѣ... люди, которые лижутъ руки... тѣмъ, кто рожи бъетъ... черти...

И, вдругъ громко всхрапнувъ, онъ заснулъ съ высоко поднятыми бровями и полузакрытымъ ртомъ...

### XXI.

Поздно вечеромъ онъ сидѣлъ въ маленькой комнаткѣ подвальнаго этажа на стулѣ противъ Вѣсовщикова и пониженнымъ тономъ, наморщивъ брови, говорилъ ему:

- Въ среднее окошко четыре раза...
- Четыре? озабоченно повторилъ Николай.
- Сначала три, воть такъ...

И ударилъ согнутымъ пальцемъ по столу, считая:

- Разъ, два, три. Потомъ, обождавъ, еще разъ.
- Понимаю.
- Отопреть рыжій мужикь, спросить за повитухой? Вы ему скажете да, оть заводчика! Больше ничего, ужь онь пойметь дёло.

Они сидъли, наклонясь другь къ другу головами, оба плотные, твердые и, сдерживая голоса, разговаривали, а мать, сложивъ руки на груди, стояла у стола, разглядывая ихъ. Всъ эти тайные стуки, условные вопросы и отвъты заставляли ее внутренно улыбаться и она думала:

— Дѣти еще...

На ствив горвла лампа, осввщая, на полу валялись измятыя ведра, обрвзки кровельнаго желвза. Запахъ ржавчины, масляной краски и сырости наполнялъ комнату.

Игнать быль одёть въ толстое осеннее пальто изъ мохнатой матеріи, и оно ему нравилось, мать видёла, какъ любовно гладиль онъ ладонью рукавъ, какъ осматриавль себя, тяжело ворочая крёпкой шеей. И въ груди ея мягко билось:

- Дѣти... милые... родные мои...
- Вотъ! сказалъ Игнатъ вставая. Значитъ, помните — сначала къ Муратову, спросите дѣвушку...
  - Я запомнилъ! отвѣтилъ Вѣсовщиковъ.

Но Игнатъ, повидимому, не повѣрилъ ему, снова повторилъ всѣ стуки, слова и знаки и, наконецъ, протянулъ руку:

— Теперь кончено! Прощайте, товарищъ! Кланяйтесь имъ! Игнатъ, молъ, живъ, здоровъ! Народы хорошіе — увидите...

Онъ окинулъ себя довольнымъ взглядомъ, погладилъ пальто руками и спросилъ мать:

- Идти?
- Найдешь дорогу-то?
- Hy! Найду... До свиданья, значить, дорогіе товарищи!

И ушель, высоко приподнявъ плечи, выпятивъ грудь, въ новой шапкъ набекрень, солидно засунувъ руки въ карианы. А на лбу и на вискахъ у него весело дрожали свътлыя, юныя кудри.

- Ну воть и я при дёлё! сказаль Вёсовщиковъ, мягко подходя къ матери. Миё ужь скучно стало... выскочиль изъ тюрьмы зачёмъ? Только и дёлаю, что прячусь... А тамъ я учился... тамъ Павелъ такъ нажималь на мозги одно удовольствіе! И Андрей шлифоваль нашего брата тоже усердно... А что, Ниловна, не слыхала, какъ насчетъ побёга рёшили будуть устраивать?
- Послѣзавтра узнаю! отвѣтила она и невольно, вздохнувъ, повторила; Послѣзавтра еще...

Положивъ ей на плечо тяжелую руку и приблизивъ къ ней лицо, Николай заговорилъ:

— Ты скажи имъ, старшимъ-то, они тебя послушають, ужъ очень легко это! Ты погляди сама, воть — ствна тюрьмы... около фонарь. Напротивъ пустырь, налво кладбище, направо улицы, городъ. Къ фонарю подходить фонарщикъ — днемъ, лампы чистить — ставить лъстницу къ ствнъ, влъзъ, зацъпилъ за гребень ствны крюкъ веревки, спустилъ ее во дворъ тюрьмы и — маршъ! Тамъ, за ствной, знають время, когда это будеть сдълано, попросять уголовныхъ устроить шумъ или сами устроятъ, а тъ, кому надо, въ это время по лъстницъ черезъ стънку — разъ, два — готово! И спокойно идутъ въ городъ, потому что погоня прежде всего бросится на пустырь, на кладбище...

Онъ быстро размахивалъ передъ лицомъ матери руками, рисуя свой планъ, и все у него выходило просто, ясно, ловко. Она знала его тяжелымъ, неуклюжимъ, и ей странно было видъть его рябое лицо живымъ и подвижнымъ. Узкіе глаза Николая прежде смотръли на все съ угрюмой злобой и недовъріемъ, а теперь точно проръзались заново, приняли овальную форму и свътились ровнымъ, теплымъ свътомъ, убъждая и волнуя мать...

— Ты подумай, вѣдь это будеть — днемъ!.. Непремѣнно днемъ. Кому въ голову придеть, что заключенный рѣшится бѣжать днемъ, на глазахъ всей тюрьмы...

А его застрѣлятъ! — вздрогнувъ, молвила женщина.

- Кто? Солдать нѣть, надзиратели револьверами гвозди вколачивають...
  - Ужъ очень... просто все...
- И увидишь вѣрно! Нѣтъ, ты поговори съ ними. У меня ужъ все готово, веревочная лѣстница, крючья для нея... я говорилъ хозяину, онъ будетъ фонарщикомъ...

За дверью кто-то возился, кашляль, гремело желево.

Воть хозяинъ! — воскликнулъ Николай.

Въ открытую дверь просунулась жестяная ванна, и хриплый голосъ сказалъ:

— Лѣзь, чорть...

Потомъ явилась круглая сёдая голова безъ шапки съ выпученными глазами, усатая и добродушная.

Николай помогь втащить ванну, въ дверь шагнулъ высокій, сутулый человѣкъ, закашлялъ, надувая бритыя щеки, плюнулъ и хрипло поздоровался:

- Добраго здоровья...
- Вотъ, спроси его! воскликнулъ Николай.
- Меня? О чемъ?
- 0 побѣгѣ...
- A-a! сказалъ хозяинъ, вытирая усы черными пальцами.
- Воть, Яковъ Васильевичь, не вѣрить она, что это просто.
- Мм... не върить? Не върить, значить не хочеть. А мы съ тобой хотимъ, ну, и въримъ! спокойно сказалъ хозяинъ и, вдругъ перегнувшись пополамъ, началъ глухо кашлять. Откашлялся, растирая грудь, долго стоялъ среди комнаты, сопя и разглядывая мать вытаращенными глазами.
- Да вёдь это не мнё рёшать, Николай! замётила Ниловна.
- А ты поговори съ ними, ты скажи имъ все готово! Эхъ, ка-бы я могъ повидаться... я-бы ужъ заставиль ихъ!

Онъ широкимъ жестомъ развель руки и стиснулъ ихъ, гочно крѣпко обнимая кого-то, а въ голосѣ его горячо прозвучало чувство, удивившее женщину своей силой. — Ишь какой! — подумала она, а вслухъ сказала:

- Рѣшать это Пашѣ и товарищамъ...

Николай задумчиво опустиль голову.

- Это кто Паша? спросиль хозяинь садясь.
- Сынъ мой.
- Какъ фамилія?

#### - Власовъ.

Онъ кивнулъ головой, досталъ кисеть, вынулъ трубку и, набивая ее табакомъ, отрывисто говорилъ:

— Слышалъ. Мой племяшъ знаеть его. Онъ тоже въ тюрьмѣ, племяшъ — Евченко, слыхали? А моя фамилія — Годунъ... Вотъ скоро всѣхъ молодыхъ въ тюрьму запрутъ, то-то намъ, старикамъ, раздолье будетъ! Жандармскій мнѣ обѣщаетъ племянника-то даже въ Сибирь заслать... Зашлетъ, собака.

Закуривъ, онъ обратился къ Николаю, часто поплевывая на полъ.

— Такъ не хочется? Ея дёло... Человёкъ свободенъ, усталь сидёть — иди, усталь идти — сиди. Ограбили — молчи, бьють — терпи, убили — лежи... Это извёстно... А я Савку вытащу. Вытащу.

Его короткія, лающія фразы возбуждали у матери недоум'вніе, а посл'ёднія слова вызвали зависть.

Идя по улицѣ встрѣчу холодному вѣтру и дождю, она думала о Николаѣ.

— Какой сталъ... поди-ка ты!

И вспоминая Годуна, почти молитвенно размышляла:

— Видно не одна я заново живу!..

А вслёдъ за этимъ въ сердцё ея выросла дума о сынъ.

— Ка-бы онъ согласился...

# ХХП.

Въ воскресенье, прощаясь съ Павломъ въ канцеляріи тюрьмы, она ощутила въ своей рукѣ маленькій бумажный шарикъ. Вздрогнувъ, точно онъ ожегъ ей кожу ладони, она взглянула въ лицо сына, прося и спрашивая, но не нашла отвѣта. Голубые глаза Павла улыбались обычной, знакомой ей улыбкой, спокойной и твердой.

— Прощай! — сказала она вздыхая.

Сынъ снова протянуль ей руку, и что-то ласковое, милое дрогнуло въ его лицъ.

— Прощай, мама!

Она ждала, не выпуская руки.

- Не безпокойся... не сердись! проговориль онъ. Эти слова и упрямая складка на лбу отвѣтили ей.
- Ну, что ты? бормотала она, опустивъ голову. Чего тамъ...

И торопливо ушла, не взглянувъ на него, чтобы не выдать своего чувства слезами на глазахъ и дрожью губъ. Дорогой ей казалось, что кости руки, въ которой она крыпко сжала отвыть сына, ноють, и вся рука отяжелыла, точно оть удара по плечу. Дома, сунувъ записку въ руку Николая, она встала передъ нимъ и, ожидая когда онъ расправить туго скатанную бумажку, вдругъ снова ощутила трепетъ надежды. Но Николай сказаль:

— Конечно! Воть, что онъ пишеть:—"Мы не уйдемъ, товарищи, не можемъ. Никто изъ насъ. Потеряли бы уваженіе къ себѣ. Обратите вниманіе на крестьянина, арестованнаго недавно. Онъ заслужилъ ваши заботы, достоинъ траты силъ. Ему здѣсь слишкомъ трудно. Ежедневныя столкновенія съ начальствомъ. Уже имѣлъ сутки карцера. Его замучають. Мы всѣ просимъ за него. Утѣшьте, приласкайте мою мать. Разскажите ей, она все пойметь. Павелъ".

Мать подняла голову и тихо вздрогнувшимъ голосомъ сказала:

— Ну... чего-же разсказывать мив? Я понимаю! Николай быстро отвернулся въ сторону, вынулъ платокъ, громко высморкался и пробормоталъ:

- Схватилъ насморкъ, видите-ли...

Потомъ, закрывъ глаза руками, чтобы поправить очки, и расхаживая по комнатъ, онъ заговорилъ:

- Видите-ли, мы не успъли-бы, все равно...
- Ничего! Пусть судять! говорила мать, нахмуривъ брови, а грудь наливалась сырой, туманной тоской.
- Воть, я получиль письмо оть товарища изъ Петербурга...

- Въдь онъ и изъ Сибири можетъ уйдти... можетъ?
- Конечно!.. Товарищъ пишетъ дѣло скоро назначатъ, приговоръ извѣстенъ — всѣхъ на поселеніе. Видите? Эти мелкіе жулики превращаютъ свой судъ въ полнѣйшую комедію... Вы понимаете — приговоръ составленъ въ Петербургѣ, раньше суда...
- Вы оставьте это, Николай Ивановичъ! рѣшительно сказала мать. Не надо меня утѣшать, не надо объяснять... Паша худо не сдѣлаеть... даромъ мучить ни себя...

Она остановилась, передохнула.

— Ни другихъ — онъ не будеть!.. И меня онъ любитъ... да! Вы видите — думаетъ обо мнв... Разъясните, пишетъ, утвшъте, а?..

Сердце у нея стучало быстро, а голова немного кружилась отъ возбужденія.

- Вашъ сынъ прекрасный человѣкъ! воскликнулъ Николай несвойственно громко. И я очень люблю... уважаю его!
- Воть что, давайте-ка насчеть Рыбина подумаемъ!
   предложила она.

Ей хотвлось что-нибудь двлать сейчась-же, идти кудато, ходить до усталости и потомъ уснуть довольной работой дня.

- Да... хорошо! отвѣтилъ Николай, все расхаживая по комнатѣ. Такъ что-же?.. Нужно-бы Сашеньку...
- Она придеть сейчасъ... Она всегда приходить въ тотъ день, когда я вижу Пашу...

Задумчиво опустивъ голову, покусывая губы и крутя бородку, Николай сълъ на диванъ рядомъ съ матерью.

- Жаль нѣтъ сестры... она-бы должна заняться дѣломъ Рыбина...
- Хорошо устроить это сейчасъ, пока Паша тамъ... ему пріятно будетъ! говорила мать.

Помолчали, и вдругъ мать сказала, медленно и тихо:

— Не понимаю... отчего онъ не хочеть... если можно?

Николай вскочиль на ноги, но раздался звонокъ. Оби сразу взглянули другь на друга.

- Это Саша... гм! тихонько произнесъ Николай.
- Какъ ей скажешь? такъ-же тихо спросила мать.
- Да-а, знаете...
- Очень жалко ее...

Звонокъ повторился менте громко, точно человъкъ за дверью тоже задумался и не ртшался. Николай и мать встали и пошли вмъстъ, но у двери въ кухню Николай отшатнулся въ сторону, сказавъ:

- Лучше вы...
- Не согласенъ? твердо спросила дѣвушка, когда мать открыла ей дверь.
  - Нѣтъ.
- Я знала это! просто выговорила Саша, но лицо у нея поблѣднѣло. Она разстегнула пуговицы пальто и, снова застегнувъ двѣ, попробовала снять его съ плечъ. Это не удалось ей. Тогда она сказала:
  - Дождь, вътеръ... противно! Онъ здоровъ?
  - Да.
- Здоровъ и веселъ... Негромко сказала Саша, разсматривая свою руку.
- Пишетъ, чтобы Рыбина освободить! сообщила мать, не глядя на дъвушку.
- Да? Мив кажется мы должны использовать этоть планъ! медленно проговорила дввушка.
- Я тоже такъ думаю! сказалъ Николай, появляясь въ двери. — Здравствуйте, Саша!

Протянувъ руку, девушка спросила:

- Въ чемъ-же дѣло? Вѣдь всѣ согласны, что планъ удаченъ? Я знаю всѣ...
  - А кто организуеть? Всв заняты...
- Давайте мнв! быстро сказала Саша, вставая на ноги. У меня есть время.
  - Берите! Но надо спросить другихъ...
  - Хорошо... я спрошу! Я сейчасъ-же и пойду.

И снова начала застегивать пуговицы пальто увѣренными движеніями тонкихъ пальцевъ.

— Вы отдохнули-бы... — предложила мать.

Она тихонько улыбнулась и отвётила, смягчая голосъ:

— Не безпокойтесь обо мив, я не устала...

И, молча пожавъ имъ руки, ушла, снова холодная и строгая.

Мать и Николай, подойдя къ окну, смотрели, какъ девушка прошла по двору и скрылась подъ воротами. Николай тихонько засвисталь, сель за столь и началь чтото писать.

- Займется этимъ дёломъ и будетъ легче ей! сказала мать, задумчиво и тихо.
- Да, конечно... отозвался Николай и, обернувшись къ матери, съ улыбкой на добромъ лицъ спросилъ: А васъ, Ниловна, миновала эта чаша... вы не знали тоски по любимомъ человъкъ?
- Ну! воскликнула она, махнувъ рукой. Какая тамъ тоска? Страхъ былъ какъ-бы воть за того или этого замужъ не выдали.
  - И никто не нравился? Она подумала и отвътила:
- Не помию, дорогой мой... Какъ не нравиться?.. Върно кто-нибудь нравился... но — не помию!

Посмотрѣла на него и просто, со спокойной грустью закончила:

— Много билъ меня мужъ, и все, что до него было — какъ-то стерлось въ душъ...

Онъ отвернулся къ столу, а она на минуту вышла изъ комнаты и, когда вернулась, Николай, ласково поглядывая на нее, заговорилъ, тихонько и любовно гладя словами свои воспоминанія.

— А у меня, видите-ли, тоже, воть, какъ у Саши, была исторія! Любилъ дѣвушку — удивительный человѣкъ она, чудесный... Лѣтъ двадцати встрѣтилъ я ее и съ той поры

люблю... н сейчасъ люблю, говоря правду! Люблю все такъ-же... всей душей, благодарно и навсегда...

Стоя рядомъ съ нимъ, мать видѣла глаза, освѣщенные теплымъ и яснымъ свѣтомъ. Положивъ руки на спинку стула, а на нихъ голову свою, онъ смотрѣлъ кудато далеко, и все тѣло его, худое и гонкое, но сильное, казалось, стремится впередъ, точно стебель растенія къ свѣту солнца.

- Что-же вы... женились-бы! посовътовала мать.
- 0! Она уже пятый годъ замужемъ...
- А раньше-то чего-же? Не любила?

Подумавъ, онъ отвѣтилъ:

— Нѣть, вѣроятно, любила... я даже увѣренъ въ этомъ! Но, видите-ли, у насъ все какъ-то такъ выходило — она въ тюрьмѣ — я на волѣ — я на волѣ, она въ тюрьмѣ или въ ссылкѣ. Это очень похоже на положеніе Саши, право! Наконецъ, ее сослали на десять лѣтъ въ Сибиръ, страшно, далеко! Я хотѣлъ ѣхатъ за ней даже... Но стало совѣстно и ей, и мнѣ... И я остался. А она тамъ встрѣтила другого человѣка... товарищъ мой, очень хорошій парень! Потомъ они бѣжали вмѣстѣ... теперь живуть заграницей, да...

Николай кончиль говорить, сняль очки, вытеръ ихъ, посмотрѣлъ стекла на свѣтъ и сталъ выгирать снова.

Ей было жалко его и въ тоже время что-то въ немъ заставляло ее улыбаться теплой, материнской улыбкой. А онъ перемѣнилъ позу, снова взялъ въ руку перо и заговорилъ, отмѣчая взмахами руки ритмъ своей рѣчи.

— Семейная жизнь понижаеть энергію революціонера, всегда понижаеть! Діти, необезпеченность, необходимость много работать для хліба... А революціонерь должень развивать свою энергію неустанно, все глубже и шире Этого требуеть время— мы должны идги всегда впереди всіхь, потому что мы— рабочіе, призванные силою исторіи разрушить старый мірь, создать новую жизнь. А если мы отстаемъ, поддаваясь усталости или

увлеченные близкой возможностью маленькаго завоеванія — это плохо, это почти измёна дёлу. Нёть никого, съ кёмъ-бы мы могли идти рядомъ, не искажая нашей вёры, и никогда мы не должны забывать, что наша задача — не маленькія завоеванія, а только полная побёда.

Голосъ у него сталъ крѣпкимъ, лицо поблѣднѣло и въ глазахъ загорѣлась обычная, сдержанная и ровная сила. Снова громко позвонили, прервавъ на полусловѣ рѣчь Николая — это пришла Людмила въ легкомъ не по времени пальто, съ покраснѣвшими отъ холода щеками. Снимая рваныя галоши, она сердитымъ голосомъ сказала:

- Назначенъ судъ... черезъ недвлю!
- Это върно? крикнулъ Николай изъ комнаты.

Мать быстро пошла къ нему, не понимая — испугь или радость волнують ее. Людмила, идя рядомъ съ нею, съ ироніей говорила своимъ низкимъ голосомъ:

— Върно! Товарищъ прокурора Шостакъ сейчасъ отвезъ обвинительные акты. Въ судъ совершенно открыто говорятъ, что приговоръ уже готовъ. Но что-же это? Правительство боится, что его чиновники мягко отнесутся къ его врагамъ? Такъ долго, такъ усердно развращая своихъ слугъ, оно все еще не увърено въ ихъ готовности быть подлецами?..

Людмила сѣла на диванъ, потирая худыя щеки ладонями, въ ея матовыхъ глазахъ горѣло презрѣніе, голосъ все больше наливался гнѣвомъ.

— Вы напрасно тратите порохъ, Людмила! — успокоительно сказалъ Николай. — Вѣдь они не слышать васъ...

Черные круги подъ глазами у нея вздрогнули, покрывъ лицо зловъщей тънью и, кусая губы, она продолжала:

— Я иду противъ тебя — убей меня! Это — твое право, я — твой врагъ. Но, защищая властъ твою, не развращай людей, не заставляй меня невольно презирать ихъ, не смёй отравлять моей души твоимъ цинизмомъ!

Николай посмотрёль на нее черезъ очки и прищуриль

глаза, качнувъ головой. А она продолжала говорить, какъ будто тѣ, кого она ненавидѣла, стояли передъ нею. Мать напряженно вслушивалась въ ея рѣчь, но ничего не понимала, невольно повторяя про себя одни и тѣ-же слова:

— Судъ... черезъ недвлю судъ...

Она не могла себв представить что будеть, какъ судьи стануть обращаться съ Павломъ, но вдругъ почувствовала приближение чего-то неумолимаго, не человвчески строгаго, жестокаго. Думы мутили ей голову, застилали глаза сврой дымкой, погружая ее во что-то липкое и вязкое, вызывавшее въ твлв ознобъ и недомогание. Это ощущение росло, всасывалось въ кровь, охватывало сердце и тяжело давило его, отравляя въ немъ все живое и доброе.

### XXIII.

Такъ, въ этой тучв недоумвнія и унынія, подъ тяжестью тоскливыхъ ожиданій, она молча жила день, два, а на третій явилась Саша и сказала Николаю:

- Все готово! Сегодня въ часъ...
- Уже готово? удивился онъ.
- Да вѣдь чего-же? Мнѣ нужно было только достать мѣсто и одежду для Рыбина, все остальное взялъ на себя Годунъ... Рыбину придется пройти всего одинъ кварталъ. Его на улицѣ встрѣтитъ Вѣсовщиковъ загримированный, конечно, накинетъ на него пальто, дастъ шапку и укажетъ путь... Я буду ждать его, переодѣну и увезу.
  - Недурно! А кто это Годунъ? спросилъ Николай.
- Вы видёли его. Въ его квартирѣ вы занимались со слесарями.
  - А! Помню... Чудаковатый старикъ...
- Онъ отставной солдатъ, кровельщикъ... Мало развитой человъкъ, съ неисчерпаемой ненавистью ко всякому насилію... Философъ немножко задумчиво говорила

Саша, глядя въ окно. Мать молча слушала ее, и что-то неясное медленно назрѣвало въ ней.

— Годунъ хочеть освободить племянника своего, помните, вамъ нравился кузнецъ Евченко, такой щеголь и чистюля?

Николай кивнуль головой.

— У него все налажено хорошо — продолжала Саша — но я начинаю сомнѣваться въ успѣхѣ... Прогулки общія, я думаю, что когда заключенные увидять лѣстницу — многіе захотять бѣжать...

Она, закрывъ глаза, помолчала, мать подвинулась ближе къ ней.

— И помѣшають другь другу...

Они всё трое стояли передъ окномъ, мать — позади Николая и Саши. Ихъ быстрый говоръ все будилъ и будиль въ сердцё ея смутное чувство...

- Я пойду туда! вдругъ сказала она.
- Зачёмъ? спросила Саша.
- Не ходите, голубчикъ! Еще какъ-нибудь попадетесь! Не надо! — посовътовалъ Николай.

Мать посмотрѣла на него и тише, но настойчивѣе повторила:

— Нътъ, я пойду...

Они быстро переглянулись, и Саша, пожимая плечами, сказала:

--- Это понятно...

Обернувшись къ матери, она взяла ее подъ руку, покачнулась къ ней и заговорила простымъ и близкимъ сердцу матери голосомъ:

- Я, всетаки, скажу вамъ, вы напрасно ждете...
- Голубушка! воскликнула мать, прижавъ ее къ себъ дрожащей рукой. Возьмите меня... не помъщаю! Мнъ нужно. Не върю я, что можно это... убъжать!
  - Она пойдеть! просто сказала дівушка Николаю.
    - Это ваше дело! ответиль онь, наклоняя голову.
  - Намъ нельзя быть вместе. Вы идите въ поле, къ

огородамъ... Оттуда видно ствну тюрьмы... Но если спросять васъ, что вы тамъ двлаете?

Обрадованная мать увтренно отвътила:

- Найду, что сказать!..
- Не забывайте, что васъ знають тюремные надзиратели! — говорила Саша. — И если они увидять васъ тамъ...
  - Не увидять! воскликнула мать.

Въ ея груди вдругъ болѣзненно ярко вспыхнула все время незамѣтно тлѣвшая надежда и оживила ее...

— А, можеть быть, и онъ... тоже... — думала она, по-

Черезъ часъ мать была въ полѣ за тюрьмой. Рѣзкій вѣтеръ леталъ вокругъ нея, раздувалъ ей платье, бился о мерзлую землю, раскачивалъ ветхій заборъ огорода, мимо котораго шла она и съ размаха ударялся о невысокую стѣну тюрьмы. Опрокинувшись за стѣну, взметалъ со двора чъи-то крики, разбрасывалъ ихъ по воздуху, уносилъ въ небо. Тамъ быстро бѣжали облака, открывая маленькіе просвѣты въ синюю высоту.

Сзади матери быль огородь, впереди кладбище, а направо, саженяхь въ десяти, тюрьма. Около кладбища солдать гоняль на кордѣ лошадь, а другой, стоя рядомъ съ нимъ, громко топалъ въ землю ногами, кричалъ, свистѣлъ и смѣялся... Больше никого не было около тюрьмы.

Повинуясь неощутимому толчку инстинкта, мать пошла прямо на солдать и, подойдя близко, крикнула:

— Служивые! Вы не видали — коза не проходила туть?

Одинъ изъ нихъ ответилъ:

— Не видали...

Она медленно пошла дальше мимо нихъ къ оградъ кладбища, искоса поглядывая направо и назадъ. И вдругъ почувствовала, что ноги у нея дрогнули, отяжелъли, точно примерзли къ землъ — изъ-за угла тюрьмы спъшно, какъ всегда ходятъ фонарщики, вышелъ сутулый человъкъ съ маленькой лъстницей на плечъ. Мать, испуганно мигнувъ, быстро взглянула на солдать — они топтались на одномь мѣстѣ, а лошадь бѣгала вокругь нихъ, посмотрѣла на человѣка съ лѣстницей — онъ уже поставиль ее къ стѣнѣ и влѣзалъ не торопясь... Махнувъ во дворъ рукой, быстро спустился, исчезъ за угломъ. Сердце матери билось торопливо, секунды шли медленно... На темной стѣнѣ тюрьмы линіи лѣстницы были едва замѣтны въ пятнахъ грязи и осыпавшейся штукатурки, обнажившей кирпичъ... И вдругъ надъ стѣной явилась черная голова Михайлы, выросло все его тѣло, перевалилось черезъ стѣну, сползло по ней... Показалась другая голова въ мохнатой шапкъ, на землю скатился черный комъ, быстро исчезъ за уголъ... Михайло выпрямился, оглянулся, тряхнулъ головой...

— Бъти, бъти! — шептала мать, топая ногой.

Въ ушахъ у нея гудѣло, доносились громкіе крики — вотъ надъ стѣной явилась третья голова... Мать, схватившись руками за грудь, смотрѣла, замирая... ждала... Свѣтловолосая голова безъ бороды рвалась вверхъ, точно хотѣла оторваться и вдругъ — исчезла за стѣной. Кричали все громче, буйнѣе, вѣтеръ разносилъ по воздуху тонкія трели свистковъ... Михайло шелъ вдоль стѣны, вотъ онъ уже миновалъ ее, переходилъ открытое пространство между тюрьмой и домами города. Ей казалось, что онъ идетъ слишкомъ медленно и напрасно такъ высоко поднялъ голову — всякій, кто взглянетъ въ лицо его, запомнитъ это лицо навсегда... И она зашептала:

— Скорве... скорве...

За ствною тюрьмы сухо хлопнуло что-то... быль слышень тонкій звонь разбитаго стекла. Солдать, упираясь ногами о землю, тянуль къ себв лошадь, другой, приложивь ко рту кулакъ, что-то кричалъ по направленію тюрьмы и, крикнувъ, поворачиваль туда голову бокомъ, подставляя ухо.

Напрягаясь, мать вертёла шеей во всё стороны, ея глаза, видя все, ничему не вёрили — слишкомъ просто и быстро совершилось то, что она представляла себё страшнымъ

и сложнымъ, и эта быстрота, ошеломивъ ее, усыпляла сознаніе. Въ улицъ уже не видно было Рыбина, шелъ какойто высокій человікь въ длинномь пальто, біжала дівочка... Изъ-за угла тюрьмы выскочило трое надзирателей, они бъжали тесно другь въ другу и все вытягивали вперель правыя руки. Одинъ изъ солдать бросился имъ на встречу, другой бегаль вокругь лошади, стараясь вскочить на нее, она не давалась, прыгала, и все вокругь тоже подпрыгивало вмѣстѣ съ нею. Непрерывно, захлебываясь звукомъ, воздухъ резали свистки. Ихъ тревожные, отчаянные крики разбудили у женщины сознание опасности, вздрогнувъ, она пошла вдоль ограды кладбища, следя за надзирателями, но они и солдаты забѣжали за другой уголъ тюрьмы и скрылись. Туда-же слёдомъ за ними пробежаль знакомый ей помощникъ смотрителя тюрьмы въ разстегнутомъ мундиръ... Откуда-то появилась полиція, сбъгался народъ.

Вътеръ кружился, метался, точно радуясь чему-то, и доносилъ до слуха женщины разорванные, спутанные крики.

- Она все время туть стоить!
- Лѣстница?
- Такъ что-же вы, васъ чортъ побери...

И снова свистъ... Эта сумятица радовала ее, и она зашагала быстръе, думая:

— Значить — можно... могъ-бы и онъ!

Навстрѣчу ей, изъ-за угла ограды, вдругъ вынырнулъ околоточный и двое полицейскихъ.

— Стой! — крикнулъ околоточный, тяжело дыша. — Человъка... съ бородой — не видала? Не пробъгалъ?

Она указала рукой на огороды и спокойно отвътила:

- Туда прошелъ...
- Егоровъ! Бѣги... свисти! закричалъ околоточный. — Давно?
  - Да такъ, минутъ...

Но голосъ ея заглушилъ свистъ, околоточный, не ожидая отвъта, бросился бъжать по кочкамъ мерзлой грязи, махая руками по направленію къ огородамъ. За нимъ, наклонивъ головы и свистя, помчались полицейскіе...

Она кивнула головой вслёдъ имъ и пошла домой. Было ей жалко чего-то, но ни о чемъ не думалось, а просто на сердцё лежало нёчто горькое, досадное. Когда она входила съ поля въ улицу, дорогу ей перерёзалъ извозчикъ. Поднявъ голову, она увидала на пролеткё молодого человёка съ свётлыми усами и блёднымъ, усталымъ лицомъ. Онъ тоже посмотрёлъ на нее. Сидёлъ онъ косо и, должно быть, отъ втого, правое плечо у него было выше лёваго.

Николай встрътиль ее радостно.

- Жива! Ну, что тамъ?
- Какъ будто удалось...

Стараясь возстановить въ своей памяти всё мелочи, она начала разсказывать о бёгствё и говорила такъ, точно передавала чей-то разсказъ сомнёваясь въ правдё его.

— Видите — намъ везетъ! — сказалъ Николай, потирая руки. — Но — какъ я боялся за васъ! Чортъ знаетъ какъ! Знаете, Ниловна, примите мой дружескій совётъ — не бойтесь суда! Чёмъ скорёе онъ, тёмъ ближе свобода Павла, повёрьте! Можетъ быть — онъ уйдетъ съ дороги... А судъ, это приблизительно, такая штука...

Онъ началъ рисовать ей картину заседанія суда, она слушала и понимала, что онъ чего-то боится, хочеть ободрить ее.

— Можеть, вы думаете, я тамъ скажу что-нибудь судьямъ? — вдругъ спросила она. — попрошу ихъ о чемъ-нибудь?

Онъ вскочилъ, замахалъ на нее руками и обиженно вскричалъ:

- Что вы! Вы обижаете меня...
- Я боюсь, върно! Чего боюсь не знаю!.. Она помолчала, блуждая глазами по комнать.
- Иной разъ кажется начнуть они Пашу обижать, издъваться надъ нимъ... Ахъ ты, мужикъ, скажутъ, мужицій ты сынъ! Что затъялъ? А Паша гордый... онъ

имъ такъ отвѣтитъ... Или — Андрей посмѣется надъ ними... II всѣ они тамъ горячіе, честные... Вотъ и думаешь вдругъ что-нибудь... одинъ не стерпитъ, другіе поддержатъ... и засудятъ ихъ... такъ, что ужъ и не увидишь никогда!

Николай хмуро молчаль, дергая свою бородку.

— Этихъ думъ не выгонишь изъ головы! — тихо сказала мать. — Страшно это — судъ! Какъ начнутъ все разбирать, да взвѣшивать гдѣ правда?.. Очень страшно! Не накаазніе страшно, а — судъ — оцѣнка правды — страшна мнѣ... Не умѣю я этого сказать...

Николай, она чувствовала, не понимаеть ея страха, и это еще боле затрудняло ея желаніе разсказать о страхе своемь.

# XXIV.

Этотъ страхъ разросся въ ея груди за три дня, и, когда насталъ день суда, она внесла собою въ залъ засъ-данія тяжелый, темный грузъ, согнувшій ей спину и шею.

На улицъ съ нею здоровались слободскіе знакомые, она молча кланялась, спъшно пробираясь сквозь ихъ угрюмую толпу. Въ корридорахъ суда и въ залѣ ее встрѣтили родственники подсудимыхъ и тоже что-то говорили пониженными голосами. Слова казались ей ненужными, и она не понимала ихъ.

— Садись рядомъ! — сказалъ Сизовъ, подвигаясь на скамъъ.

Послушно свла, оправила платье, взглянула вокругъ... Передъ глазами у нея слитно поплыли какія-то зеленыя и малиновыя полосы, пятна, засверкали тонкія желтыя нити...

- Погубилъ твой сынъ нашего Гришу! тихо проговорила женщина, сидъвшая рядомъ съ ней.
- А ты молчи ужъ, Наталья! ответилъ Сизовъ угрюмо.

Мать посмотрела на женщину, это была Самойлова,

дальше сидёлъ ея мужь, лысый, благообразный человёкъ, съ окладистой рыжей бородой. Лицо у него было костлявое, прищуривъ глаза, онъ смотрёлъ впередъ, и борода его дрожала.

Сквозь высокія окна залъ ровно наливался мутнымъ свізтомъ, снаружи по стекламъ скользилъ снътъ. нами висълъ большой портреть царя въ толстой, жирно блествиней золотой рамв, тяжелыя малиновыя драпировки оконъ прикрывали раму съ боковъ прямыми складками. Передъ портретомъ, почти во всю ширину зала, вытянулся столь, покрытый зеленымъ сукномъ, направо у ствны стояли за решеткой две деревянныя скамы, налево два ряла малиновыхъ креселъ. По залу безшумно бъгали служащіе съ зелеными воротниками и золотыми пуговицами на груди и животв. Въ мутномъ воздухв робко блуждаль тихій шопоть, носился смішанный запахь аптеки. Все это — цвъта, блески, звуки и запахи — давило на глаза, вторгалось вмёстё съ дыханіемъ въ грудь и, вытвсняя живыя чувства, наполняло опустошенное сердце неполвижной, пестрой мутью унылой боязни.

Вдругъ одинъ изъ людей громко сказалъ что-то, мать вздрогнула, всѣ встали, она тоже поднялась, схватившись за руку Сизова.

Въ лѣвомъ углу зала отворилась высокая дверь, изъ нея качаясь вышелъ старичекъ въ очкахъ. На его сѣромъ личикѣ тряслись бѣлыя рѣдкія баки, верхняя бритая губа завалилась въ ротъ, острыя скулы и подбородокъ опирались на высокій воротникъ мундира, казалось, что подъ воротникомъ нѣтъ шеи. Его поддерживалъ сзади подъ руку высокій молодой человѣкъ съ фарфоровымъ лицомъ, румянымъ и круглымъ, а вслѣдъ за ними медленно двигались еще трое людей въ расшитыхъ золотомъ мундирахъ и трое штатскихъ.

Они долго возились за столомъ, усаживаясь въ кресла, а когда сёли, одинъ изъ нихъ, въ разстегнутомъ мундирѣ, съ лёнивымъ, бритымъ лицомъ, что-то началъ говорить старичку, беззвучно и тяжело шевеля пухлыми губами. Старичекъ слушалъ, сидя странно прямо и неподвижно, за стеклами его очковъ мать видѣла два маленькія, безцвѣтныя пятнышка.

На концѣ стола у конторки стоялъ высокій лысоватый человѣкъ, покашливалъ, шелестѣлъ бумагами.

Старичекъ покачнулся впередъ, заговорилъ. Первое слово онъ выговаривалъ ясно, а слѣдующія какъ-бы расползались у него по губамъ, тонкимъ и сѣрымъ.

- Открываю...
- Гляди! шепнулъ Сизовъ, тихонько толкая мать и всталъ.

Въ стѣнѣ за рѣшеткой открылась дверь, вышель солдать съ обнаженной шашкой на плечѣ, за нимъ явился Павелъ, Андрей, Федя Мазинъ, оба Гусевы, Самойловъ, Букинъ, Сомовъ и еще человѣкъ пять. Павелъ ласково улыбался, Андрей тоже, оскаливъ зубы, кивалъ ей головой; въ залѣ стало какъ-то свѣтлѣе и проще отъ ихъ улыбокъ, оживленныхъ лицъ и движенія, внесеннаго ими въ натянутое, чопорное молчаніе. Жирный блескъ золота на мундирахъ потускнѣлъ, стало мягче, вѣяніе бодрой увѣренности, дуновеніе живой силы коснулось сердца матери, будя его. И на скамьяхъ сзади нея, гдѣ до той поры люди подавленно ожидали, теперь тоже выросъ отвѣтный, негромкій гулъ.

- Не трусять! услыхала она шопоть Сизова, а съ правой стороны тихо всхлипнула мать Самойлова.
  - Тише! раздался суровый окрикъ.
  - Предупреждаю... сказалъ старичекъ.

Павелъ и Андрей сѣли рядомъ, вмѣстѣ съ ними на первой скамъѣ сѣли Мазинъ, Самойловъ и Гусевы. Андрей обрилъ себѣ бороду, усы у него отросли и свѣшивались внизъ, придавая его круглой головѣ сходство съ головой кошки. Что-то новое появилось на его лицѣ, острое и ѣдкое въ складкахъ рта, темное въ глазахъ. На верхней губѣ Мазина чернѣли двѣ полоски, лицо стало

полнъе, Самойловъ быль такой-же кудрявый, какъ и раньше, и такъ-же широко ухмылялся Иванъ Гусевъ.

— Эхъ, Федька, Федька! — **шепталъ Сизовъ, опустивъ** голову.

Мать слушала невнятные вопросы старичка — онъ спрашиваль, не глядя на подсудимыхь, и голова его лежала на воротникъ мундира неподвижно — слышала спокойные, короткіе отвъты сына. Ей казалось, что старшій судья и всъ его товарищи не могуть быть ни злыми, ни жестокими людьми. Внимательно осматривая лица судей, она, пытаясь что-то предугадать, тихонько прислушивалась къ росту новой надежды въ своей груди.

Фарфоровый человѣкъ безучастно читалъ бумагу, его ровный голосъ наполнялъ залъ скукой, и люди, облитые ею, сидѣли неподвижно, какъ-бы оцѣпенѣвъ. Четверо адвокатовъ тихо, но оживленно разговаривали съ подсудимыми, всѣ они двигались сильно, быстро и напоминали собой большихъ, черныхъ птицъ.

По одну сторону старичка наполнялъ кресло своимъ твломъ толстый, пухлый судья, съ маленькими, заплывшими глазами, по другую — сутулый, съ рыжеватыми усами на блъдномъ лицъ. Онъ устало откинулъ голову на спинку стула и, полуприкрывъ глаза, о чемъ-то думалъ. У прокурора лицо было тоже утомленное, скучное и ничего не ожидавшее. Сзади судей сидълъ, задумчиво поглаживая щеку, городской голова, полный, солидный мужчина; предводитель дворянства, съдой, большебородый и краснолицый человъкъ, съ большими, добрыми глазами; волостной старшина въ поддевкъ, съ огромнымъ животомъ, который, видимо, конфузилъ его — онъ все старался прикрыть его полой поддевки, а она сползала.

— Здёсь нёть преступниковь, нёть судей — раздался твердый голось Павла — здёсь только плённые и побёдители...

Стало тихо, несколько секундъ ухо матери слышало

только тонкій, торопливый скрипъ пера по бумагѣ и біеніе своего сердца.

И старшій судья тоже какъ будто прислушивался къ чему-то, ждалъ. Его товарищи пошевелились. Тогда онъ сказаль:

- М-да... Андрей Находка!.. Признаете вы... Кто-то шепнулъ:
- Встань... Встаньте!..

Андрей медленно приподнялся, выпрямился и, дергая себя за усы, исподлобья смотрёль на старичка.

- Да въ чемъ-же я могу признать себя виновнымъ? пъвуче и неторопливо, какъ всегда, заговорилъ хохолъ, пожавъ плечами. Я не убилъ и не укралъ, я просто не согласенъ съ такимъ порядкомъ жизни, въ которомъ люди принуждены и грабить, и убивать другъ друга...
- Отвічайте короче да, нізть... съ усиліемъ, но внятно сказаль старикъ.

На скамьяхъ, сзади себя, мать чувствовала оживленіе, люди тихо шептались о чемъ-то и двигались, какъ-бы освобождая себя изъ паутины сѣрыхъ словъ фарфороваго человъка.

- Слышишь, какъ они? шепнулъ Сизовъ.
- Да...
- Федоръ Мазинъ, отвъчайте...
- Не хочу! ясно сказалъ Федя, вскочивъ на ноги. Лицо его залилось румянцемъ волненія, глаза засверкали, онъ, почему-то, спряталь руки за спину.

Сизовъ тихонько ахнулъ, мать изумленно расширила глаза.

— Я отказался отъ защиты... я ничего не буду говорить... судъ вашъ считаю незаконнымъ!.. Кто вы? Народъ-ли далъ вамъ право судить насъ? Нѣтъ, онъ не даваль: Я васъ не знаю!

Онъ сѣлъ и скрылъ свое разгорѣвшееся лицо за плечомъ Андрея.

Толстый судья наклониль голову къ старшему и что-то

прошенталь. Судья съ блёднымъ лицомъ подняль вёки, скосиль глаза на подсудимыхъ, протянулъ руку на столъ и черкнулъ карандашемъ на бумагѣ, лежавшей передъ нимъ. Волостной старшина покачалъ головой, осторожно переставивъ ноги, положилъ животъ на колѣни и прикрылъ его руками. Не двигая головой, старичекъ повернулъ корпусъ къ рыжему судъѣ, беззвучно поговорилъ съ нимъ, тотъ выслушалъ его, наклонивъ голову. Предводитель дворянства бесѣдовалъ съ прокуроромъ, голова слушалъ и улыбался, потирая щеку. Вновъ зазвучала тусклая рѣчь старшаго судъи.

Адвокаты всѣ четверо внимательно слушали, подсудимые перешептывались между собой, Федя, смущенно улыбаясь, прятался.

— Каково отрѣзалъ?.. прямо — лучше всѣхъ! — удивленно шепталъ Сизовъ на ухо матери. — Ахъ ты, мальченко!..

Мать недоумѣвая улыбалась. Все происходившее сначала казалось ей лишнимъ и нуднымъ предисловіемъ къ чему-то страшному, что появится и сразу раздавить всѣхъ холоднымъ ужасомъ. Но спокойныя слова Павла и Андрея прозвучали такъ безбоязненно и твердо, точно они были сказаны въ маленькомъ домикѣ слободки, а не передъ лицомъ суда. Что-то смѣлое и свѣжее росло въ залѣ, и мать, по движенію людей сзади себя, догадывалась, что не она одна чувствуетъ это.

— Ваше мивніе? — сказаль старичекъ.

Лысоватый прокурорь всталь и, держась одной рукой за конторку, быстро заговориль, приводя цифры. Въ его голосѣ не слышно было ничего страшнаго.

Но въ то-же время сухой, колющій налеть бередиль и тревожиль седце матери — было смутное ощущеніє чего-то враждебнаго ей. Оно не угрожало, не кричало а развивалось невидимо, неуловимо. Лівниво и тупо оно колебалось гдів-то вокругь судей, какъ-бы окутывая ихъ непроницаемымь облакомъ, сквозь которое не достигало

до нихъ ничто извить. Она смотртла на судей, и вст они были непонятны ей. Они не сердились на Павла и на Федю, какъ она ждала, не обижали ихъ словами, но все, о чемъ они спрашивали, казалось ей ненужнымъ для нихъ, они какъ будто нехотя спрашиваютъ, съ трудомъ выслушиваютъ отвтты, все заранте знаютъ, ничтъмъ не интересуются.

Вотъ передъ ними стоитъ жандармъ и говоритъ басомъ:

- Павла Власова называли главнымъ зачинщикомъ всъ...
- A Находку? лѣниво и негромко спросиль толстый судья.
  - И его тоже...

Одинъ изъ адвокатовъ всталъ, говоря:

— Могу я?..

Старичекъ спрашиваетъ кого-то:

— Вы ничего не имъете?

Всѣ судьи казались матери нездоровыми людьми. Болѣзненное утомленіе сказывалось въ ихъ позахъ и голосахъ, оно лежало на лицахъ у нихъ — болѣзненное утомленіе и надоѣдная, сѣрая скука. Видимо, имъ тяжело и неудобно все это — мундиры, залъ, жандармы, адвокаты, обязанность сидѣть въ креслахъ, спрашивать и слушать. Она вообще мало видѣла господъ, давно уже совсѣмъ почти не видала ихъ и теперь разсматривала лица судей, какъ что-то совершенно новое, непонятное, но скорѣе жалостное, чѣмъ страшное.

Стоитъ передъ ними знакомый желтолицый офицеръ и важно, растягивая слова, громко разсказываетъ о Павлѣ, объ Андреѣ... Мать, слушая его, невольно думала:

— Не много ты знаешь, батюшка...

И смотрѣла на людей за рѣшеткой уже безъ страха за нихъ, безъ жалости къ нимъ — они не возбуждали страха, къ нимъ не приставала жалость, всѣ они одина-ково вызвали у нея только удивленіе и любовь, тепло обнимавшую сердце, и удивленіе было спокойно, любовь

ралостно ясна. Молодые, крвпкіе, они сидвли въ сторонв у ствны и почти не вмъшивались съ однообразный разговоръ свильтелей и судей, въ споры адвокатовь съ прокуроромъ. Порою кто-нибудь презрительно усмъхался, что-то говорилъ товарищамъ, по ихъ лицамъ тоже пробъгала насмѣшливая улыбка. Андрей и Павелъ почти все время тихо бесёдовали съ однимъ изъ защитниковъ мать наканунь видьла его у Николая, и Николай называль его товарищемъ. Къ ихъ бесёдё прислушивался Мазинъ, оживленный и подвижный боле другихъ, Самойловъ что-то порою говорилъ Ивану Гусеву, и мать видела, что каждый разъ Иванъ, незаметно отгалкивая товарища локтемъ, едва сдерживаетъ смъхъ, лицо у него красньеть, щеки надуваются, онъ наклоняеть голову. Раза два онъ уже фыркнуль, а послѣ этого нѣсколько минуть сидёль надутый, стараясь быть болёе солиднымъ. И въ каждомъ такъ или иначе играла и пънилась молодость, легко одолъвая усилія сдержать ея живое броженіе. Она смотрѣла, сравнивала, думала и не могла поймать и заключить въ слова безпокойнаго ощущенія враждебности.

Сизовъ легонько тронулъ ее за локоть, она обернулась къ нему — лицо у него было довольное и немного озабоченное. Онъ шепталъ:

— Ты погляди, какъ они укрѣпились, материны дѣти, а? Бароны, а? Ну, и засудятъ-же ихъ!.. Не лѣзь на рожонъ!

Мать слушала, невольно повторяя про себя:
— Засулять...

А въ залѣ говорили свидѣтели — торопливо обезцвѣченными голосами, судьи — неохотно и безучастно. Толстый судья зѣвалъ, прикрывая ротъ пухлой рукой, рыжеусый поблѣднѣлъ еще болѣе, иногда онъ поднималъ руку и, туго нажимая на кость виска пальцемъ, слѣпо смотрѣлъ въ потолокъ жалобно расширенными глазами. Прокуроръ изрѣдка черкалъ карандашемъ по бумагѣ и снова продолжалъ беззвучную бесѣду съ предводителемъ дворян-

ства, а тоть, поглаживая сёдую бороду, выкатываль огромные красивые глаза и улыбался, важно сгибая шею. Городской голова сидёль, закинувь ногу на ногу, безшумно барабаниль пальцами по колёну и сосредсточенно наблюдаль за движеніями пальцевь. Только болостной старшина, утвердивъ животь на колёняхь и заботливо поддерживая его руками, сидёль наклонивъ голову и, казалось, одинъ вслушивался въ однообразное журчаніе голосовь, да старичекъ, воткнутый въ кресло, торчаль въ немъ неподвижно, какъ флюгеръ въ безвётряный день. Продолжалось это долго, и снова оцёпенёніе скуки ослёнило людей.

Мать чувствовала, что въ этомъ большомъ залѣ все еще нѣтъ той холодной, грозной справедливости, которая сурово раздѣваетъ душу, разсматриваетъ ее и, все видя, все оцѣниваетъ неподкупными глазами, строго взвѣшиваетъ честной рукой, нѣтъ ничего, что пугало ее своей силой и величіемъ. Безкровныя лица, угасшіе глаза, усталые голоса — тусклая безучастность холоднаго вечера осени.

— Объявляю... — внятно сказалъ старичекъ и, раздавивъ тонкими губами следующія слова, всталъ.

Шумъ, вздохи, тихія восклицанія, кашель и шарканье ногъ наполнили залъ. Подсудимыхъ увели, уходя, они баясь кивали головами роднымъ и знакомымъ, а Иванъ Гусевъ негромко крикнулъ кому-то:

— Не робъй, Егоръ!..

Мать и Сизовъ вышли въ корридоръ.

- Чай пить въ трактиръ пойдешь? заботливо и задумчиво спросиль ее старикъ. Полтора часа времято у насъ!
  - Не хочу...
- Ну, и я не пойду... Нёть, каковы ребята, а? Сидять вродё того, какъ будто они только и есть настоящіе люди, а остальные всё — не при чемъ! Федька-то, а?

Къ нимъ подошелъ отецъ Самойлова, держа шапку въ рукъ. Онъ угрюмо улыбался и говорилъ:

— Мой-то Григорій? Оть защитника отказался и разговаривать не хочеть... Первый онь, слышь, выдумаль, это. Твой-то, Пелагея, стояль за адвокатовь... а мой говорить — не желаю! И тогда четверо отказались...

Рядомъ съ нимъ стояла жена. Часто моргая глазами, она вытирала носъ концомъ платка. Самойловъ взялъ бороду въ руку и продолжалъ, глядя въ полъ.

- Вѣдь вотъ штука! Глядишь на нихъ, чертей, понимаешь зря они все это затѣяли... напрасно себя губятъ... И вдругъ начнешь думать, а, можетъ, ихъ правда?.. Вспомнишь, что на фабрикѣ они все ростутъ, да ростутъ, ихъ то и дѣло хватаютъ, а они, какъ ерши въ рѣкѣ, не переводятся, нѣтъ! Опять думаешь а, можетъ, и сила за ними?
- Трудно намъ, Степанъ Петровъ, понять это дёло! сказалъ Сизовъ.
  - Трудно... да! согласился Самойловъ.

Его жена, сильно потянувъ воздухъ носомъ, замътила:

— Здоровы всѣ, окаянные...

И, не сдержавъ улыбки на широкомъ, дрябломъ лиць, продолжала:

— Ты, Ниловна, не сердись... давеча я теб'в бухнула, что, молъ, твой виноватъ... А песъ ихъ разберетъ, который виноватъе, если по правд'в говорить! Вонъ что про нашегото Григорія жандармы со шпіонами говорили. Тоже, постарался... рыжій б'всъ!

Она, видимо, гордилась своимъ сыномъ, быть можетъ, не понимая своего чувства, но ея чувство было знакомо матери, и она отвётила на ея слова доброй улыбкой, тихими словами:

- - Молодое сердце всегда ближе къ правдъ...

то корридору бродили люди, собирались въ группы, возбужденно и вдумчиво разговаривая глухими голосами. Почти никто не стоялъ одиноко, на всёхъ лицахъ было

ясно видно желаніе говорить, спрашивать, слушать. Въ узкой бёлой труб'є между двухъ стінь, люди мотались взадъ и впередъ, точно подъ ударами сильнаго в'єтра и, казалось, всів искали возможности стать на чемъ-то твердо и крібпко.

Старшій братъ Букина, высокій и тоже выцвѣтшій, размахивалъ руками быстро вертясь во всѣ стороны и доказывалъ:

- Волостной старшина Клепановъ въ этомъ дѣлѣ не на мѣстѣ...
- Молчи ты, Константинъ! уговаривалъ его отецъ, маленькій старичекъ и опасливо оглядывался.
- Нѣтъ, я скажу! Про него идетъ слухъ, что онъ въ прошломъ году приказчика своего убилъ... изъ-за его жены... Какой онъ судья, позвольте? Приказчикова жена съ нимъ живетъ это какъ понимать? И къ тому-же онъ извѣстный воръ.
  - Ахъ, ты, батюшки мои... Константинъ!
- Вѣрно! сказалъ Самойловъ. Вѣрно! Судъ не очень правильный...

Букинъ услыхалъ его голосъ, быстро подошелъ, увлекая за собой всъхъ и размахивая руками, красный отъ возбужденія, закричалъ:

- За кражу, за убійство судять присяжные, простые люди... крестьяне, мѣщане, позвольте! А людей, которые противъ начальства, судить начальство... какъ такъ?
- Константинъ! Да они... развѣ они противъ начальства? Ахъ, ты!
- Нѣтъ, погоди! Ежели ты меня обидишь, а я тебѣ дамъ въ зубы, а ты меня за это судить будешь конечно, я окажусь виновать, а первый обидѣлъ кто ты? Ты!

Сторожъ, съдой, горбоносый, съ медалями на груди, растолкалъ толиу и сказалъ Букину, грозя пальцемъ:

- Эй... не кричи! Кабакъ тутъ?
- Позвольте, кавалеръ... я понимаю! Послушайте ежели я васъ ударю, а вы меня и я-же васъ буду судить, какъ вы полагаете...

- A воть я тебя вывести велю отсюда! строго сказаль сторожь.
  - Куда-же? Зачѣмъ?
  - На улицу. Чтобы ты не оралъ...

Букинъ осмотрѣлъ всѣхъ и негромко проговорилъ:

- Имъ, главное, чтобы люди молчали...
- A ты какъ думалъ!? крикнулъ старикъ строго и грубо. Букинъ развелъ руками и сталъ говорить тише.
- И опять-же, почему не допущенъ на судъ народъ, а только родные? Ежели ты судишь справедливо, ты суди при всвъть чего бояться?

Самойловъ повторилъ, но уже громче:

— Судъ не вполнъ по совъсти, это върно!..

Матери хотвлось сказать ему то, что она слышала отъ Николая о незаконности суда, но она плохо поняла это и частью позабыла слова. Стараясь вспомнить ихъ, она отодвинулась въ сторону отъ людей и замвтила, что на нее смотрить какой-то молодой человвкъ со сввтлыми усами. Правую руку онъ держалъ въ карманв брюкъ, отъ этого сто лввое плечо было ниже, и эта особенность фигуры показалось знакомой матери. Но онъ повернулся къ ней спиной, а она была озабочена воспоминаніями и тотчасъ-же забыла о немъ.

Но черезъ минуту слуха ея касался негромкій вопросъ:

— Эта? Налвво...

И кто-то громче, радостно отвѣтилъ:

— Да!

Она оглянулась. Человѣкъ съ косыми плечами стоялъ бокомъ къ ней и что-то говорилъ своему сосѣду, черно-бородому парню въ короткомъ пальто и въ сапогахъ по колѣно.

Снова память ея безпокойно вздрогнула, но не создала ничего яснаго. Въ груди ея повелительно разгоралось желаніе говорить людямъ о правдѣ сына, ей хотѣлось слышать, что скажуть люди противъ этой правды, хотѣлось по ихъ словамъ догадаться о рѣшеніи суда.

- Развѣ такъ судятъ? осторожно и негромко начала она, обращаясь къ Сизову. Не понимаю я что-то порядка такого... Вотъ, допытываются судьи о томъ что кѣмъ сдѣлано, а зачѣмъ сдѣлано не спрашиваютъ. Справедливо-ли такъ-то?.. И старые они всѣ... молодыхъ молодымъ судить надо...
- Да сказалъ Сизовъ трудно намъ понятть это дѣло... трудно! И задумчиво покачалъ головой.

Сторожъ, открывъ дверь зала, крикнулъ:

— Родственники... ступай! Показывайте билеты...

Угрюмый голосъ неторопливо проговорилъ:

— Билеты... словно въ циркъ!

Во всёхъ людяхъ теперь чувствовалось глухое раздраженіе, смутный задоръ, они стали держаться развязне, шумёли, спорили со сторожами.

### XXV.

Усаживаясь на скамью, Сизовъ что-то ворчалъ.

- Ты что? спросила мать.
- Такъ! Дуракъ народъ... Ничего не знаетъ... живетъ ощупью...

Позвонилъ колокольчикъ. Кто-то равнодушно объявилъ:

— Судъ идеть...

Снова всѣ встали и снова, въ томъ-же порядкѣ, вошли судьи, усѣлись. Ввели подсудимыхъ.

— Держись! — шепнулъ Сизовъ. — Прокуроръ говорить будетъ.

Мать вытянула шею, всёмъ тёломъ подалась впередъ и замерла въ новомъ ожиданіи страшнаго.

Стоя бокомъ къ судьямъ, повернувъ къ нимъ голову, опираясь локтемъ на конторку, прокуроръ вздохнулъ и, отрывисто взмахивая въ воздухъ правой рукой, заговорилъ. Первыхъ словъ мать не разобрала, голосъ у прокурора былъ плавный, густой и текъ онъ не ровно, то — медленно, то — быстръе. Слова однообразно вылягивались въ длин-

ный рядъ, точно стежки нитки и вдругъ вылетали торопливо, кружились, какъ стая черныхъ мухъ надъ кускомъ сахара. Но она не находила въ нихъ ничего страшнаго, ничего угрожающаго. Холодныя, какъ снѣгъ и сѣрыя, точно пепелъ, они сыпались, сыпались, наполняя залъ чѣмъ-то досадно надоѣдающимъ, какъ тонкая, сухая пыль. Эта рѣчь, скупая чувствами, обильная словами, должно бытъ, не достигала до Павла и его товарищей, она, видимо, никакъ не задѣвала ихъ — всѣ сидѣли спокойно и по прежнему беззвучно бесѣдуя, порою улыбались, порою хмурились, чтобы скрыть улыбку.

# — Вреть! — шепталъ Сизовъ.

Она не могла-бы этого сказать. Она слышала слова прокурора, понимала, что онъ обвиняетъ всёхъ, никого не выдёляя; проговоривъ о Павлё, онъ начиналъ говорить о Федё, а поставивъ его рядомъ съ Павломъ, настойчиво пододвигалъ къ нимъ Букина — казалось, онъ упаковываетъ, зашиваетъ всёхъ въ одинъ мёшокъ, плотно укладывая другъ къ другу. Но внёшній смыслъ его словъ не удовлетворялъ, не трогалъ и не пугалъ ее. Она, всетаки, ждала страшнаго и упорно искала его за словами — въ лицё, въ глазахъ, въ голосё прокурора, въ его бёлой рукъ, неторопливо мелькавшей по воздуху. Что-то страшное было, она это чувствовала, но, неуловимое, оно не удавалось опредёленію, вновь покрывая ея сердце сухимъ и ёдкимъ налетомъ.

Она смотрѣла на судей — имъ несомнѣнно было скучно слушать эту рѣчь. Неживыя, желтыя и сѣрыя лица ничего не выражали. Болѣзненно толстыя или слишкомъ худыя, неподвижныя, странно мертвыя пятна, они все болѣе тускнѣли въ мутной скукѣ, наполнявшей заль. Слова прокурора разливали въ воздухѣ незамѣтный глазу туманъ, онъ все росъ и сгущался вокругъ судей, плотнѣе окутывая ихъ облакомъ равнодушія и утомленнаго ожиданія. Старшій судья не двигался, засохъ въ своей пря-

мой позѣ, и сѣрыя пятнышки за стеклами его очковъ порою исчезали, расплываясь по лицу.

И, видя это мертвое безучастіе, это беззлобное равнодушіе, мать недоумънно спрашивала себя:

— Судять?..

Вопросъ стискивалъ ей сердце и, постепенно выжимая изъ него ожидание страшнаго, щипалъ горло острымъ ощущениемъ обиды.

Рвчь прокурора порвалась какъ-то неожиданно — онъ сдвлалъ несколько быстрыхъ, мелкихъ стежковъ, по-клонился судьямъ и селъ, потирая руки. Предводитель дворянства закивалъ ему головой, выкатывая свои глаза, городской голова протянулъ руку, а старшина глядёлъ на свой животъ и улыбался.

Но судей ръчь его, видимо, не обрадовала, они не шевелились.

Слово... — заговорилъ старичекъ, поднося къ своему лицу какую-то бумагу — защитнику... Федосъева, Маркова и Загарова.

Всталъ адвокатъ, котораго мать видъла у Николая. Лицо у него было добродушное, широкое, его маленькіе глазки лучисто улыбались — казалось, изъ-подъ рыжеватыхъ бровей высовываются два острія и, точно ножницы, стригутъ что-то въ воздухѣ. Заговорилъ онъ неторопливо, звучно и ясно, но мать не могла вслушиваться въ его рѣчь — Сизовъ шепталъ ей на ухо.

— Поняла, что онъ говорилъ? Поняла?

Она не отвѣчала, подавленная тягостнымъ разочарованіемъ. Обида росла, угнетая душу. Теперь Власовой стало ясно, почему она ждала справедливости, думала увидать строгую, честную тяжбу правды сына съ правдой судей его. Ей представлялось, что судьи будуть спрашивать Павла долго, внимательно и подробно о всей жизни его сердца, они разсмотрять зоркими глазами всѣ думы и дѣла сына ея, всѣ дни его. И, когда увидять они правоту его, то справедливо, громко скажуть:

# - Человъкъ этотъ правъ!

Но ничего подобнаго не было — казалось, что подсудимые невидимо далеко отъ судей, а судьи — лишніе для нихъ. Утомленная напряженіемъ ожиданія, мать потеряла интересъ къ суду и, не слушая словъ, обиженно думала:

- Развѣ такъ судять? Судъ...

И слово это казалось ей гулкимъ, пустымъ, оно звучало, какъ треснувшій глиняный горшокъ.

- Такъ ихъ! одобрительно шепталъ Сизовъ.
- Мертвые они какіе-то! вздыхая зам'тила она.
- Оживаютъ!

Она посмотрѣла на нихъ и, дѣйствительно, увидала тѣни безпокойства на лицахъ судей. Уже говорилъ другой адвокатъ, маленькій, съ острымъ, блѣднымъ и насмѣшливымъ лицомъ, а судьи мѣшали ему.

Вскочиль прокурорь, быстро и сердито сказаль что-то о протоколь, потомь увъщевая заговориль старичекь, за- щитникь почтительно наклонивь голову, послушаль ихъ и снова продолжаль ръчь.

— Ковыряй! — замётиль Сизовь. — Расковыривай... гдё душа-то?..

Въ залѣ зарождалось оживленіе, сверкалъ боевой задоръ, адвокатъ нападалъ со всѣхъ сторонъ, раздражая острыми словами старую кожу судей. Судьи какъ будто сдвинулись плотнѣе или вдругъ надулись и распухли, чтобы отражать колкіе и рѣзкіе щелчки словъ всей массой мягкаго, рыхлаго тѣла.

Мать слѣдила за мими, и ей казалось, что они все надуваются, точно боясь, чтобы удары рѣчи адвоката не вызвали эха въ ихъ грудяхъ, не нарушили ихъ безстрастія.

Но воть поднялся Павель, и вдругь стало неожиданно тихо. Мать качнулась всёмь тёломь впередь. Павель заговориль спокойно:

— Человѣкъ партіи, я признаю только судъ моей партіи и буду говорить не въ защиту свою, а - по желанію

моихъ товарищей, тоже отказавшихся отъ защиты — попробую объяснить вамъ то, чего вы не поняли... Прокуроръ назваль наше выступленіе подъ знаменемъ соціальдемократіи — бунтомъ противъ верховной власти и все время разсматривалъ насъ, какъ бунтовщиковъ противъ царя. Я долженъ заявить, что для насъ царь не является единственной цѣпью, оковавшей тѣло страны, онъ только первая и ближайшая цѣпь, которую мы обязаны сорвать съ народа...

Тишина углублялась подъ звуками твердаго голоса, онъ какъ-бы расширялъ ствны зала, и Павелъ точно отодвигался отъ людей далеко въ сторону и становился ярче, выпуклве.

Ей стало холодно.

Судьи зашевелились тяжело и безпокойно. Предводитель дворянства что-то прошепталь судьй съ линивымъ лицомъ, тогь кивнулъ головой и обратился къ старичку, а съ другой стороны въ тоже время ему говорилъ въ ухо больной судья. Качаясь въ кресли вправо и вливо, старичекъ что-то сказалъ Павлу, но голосъ его утонулъ въ ровномъ и широкомъ потоки риче Власова.

— Мы — соціалисты. Это значить, что мы враги частной собственности, которая разъединяеть людей, вооружаеть ихъ другъ противъ друга, создаеть непримиримую вражду интересовъ, лжеть, стараясь скрыть оправдать эту вражду, и развращаеть всёхъ ложью, лицемфріемъ и злобой... Мы говоримъ — общество, которое разсматриваеть человъка только, какъ орудіе своего обогащенія — противочеловічно, оно враждебно намъ, мы не можемъ примириться съ его моралью, двуличной и лживой, пинизмъ и жестокость его отношенія къ личности противны намъ, мы хотимъ и будемъ бороться противъ всъхъ формъ физическаго и моральнаго порабощенія человъка такимъ обществомъ, противъ всъхъ пріемовъ дробленія человіка въ угоду корыстолюбію... Мы, рабочіе — люди, трудомъ которыхъ создается все — оть гигантскихъ машинъ до дѣтскихъ игрушекъ, мы — люди, лишенные права бороться за свое человѣческое достоинство, насъ каждый старается и можетъ обратить въ орудіе для достиженія своихъ цѣлей, мы хотимъ теперь имѣть столько свободы, чтобы она дала намъ возможность современемъ завоевать всю власть. Наши лозунги просты — долой частную собственность, всѣ средства производства — народу, вся власть — народу, трудъ — обязателенъ для всѣхъ. Вы видите — мы не бунтовщики!

Павелъ усмѣхнулся, медленно провелъ рукой по волосамъ, огонь его голубыхъ глазъ вспыхнулъ свѣтлѣе.

- Прошу васъ... ближе къ дѣлу! сказалъ предсѣдатель внятно и громко. Онъ повернулся къ Павлу грудью, смотрѣль на него, и матери казалось, что его лѣвый
  тусклый глазъ разгорается нехорошимъ, жаднымъ огнемъ.
  И всѣ судьи смотрѣли на ея сына такъ, что, казалось, ихъ
  глаза прилипаютъ къ его лицу, присасываются къ тѣлу,
  жаждутъ его крови, чтобы оживить ею свои изношенныя
  тѣла. А онъ, прямой, высокій, стоя твердо и крѣпко,
  протягивалъ къ нимъ руку и негромко, четко говорилъ:
- Мы революціонеры и будемъ таковыми до поры, пока существуеть частная собственность, пока одни только командують, другіе — только работають. Мы стоимъ противъ общества, интересы котораго вамъ приказано защищать, какъ непримиримые враги его и ваши, и примиреніе между нами невозможно до поры, пока мы не побъдимъ. Побъдимъ мы, рабочіе? Ваши довърители совсимь не такъ сильны, какъ имъ кажется. Та-же собственность, накопляя и сохраняя которую они жертвують милліонами порабощенныхъ ими людей, та-же сила, которая даеть имъ власть надъ нами, возбуждаеть среди нихъ враждебныя тренія, разрушаеть ихъ физически и Собственность требуеть слишкомъ много наморально. пряженія для своей защиты и, въ сущности, всі вы, наши владыки, более рабы, чемъ мы — вы порабощены духовно, мы — только физически. Вы не можете отказаться

оть гнета предубъжденій и привычекь, гнета, который духовно умертвиль васъ, намъ ничто не мъщаеть быть внутренно свободными, яды, которыми вы насъ, слабве твхъ противондій, коотрыя вы — не желая вливаете въ наше сознаніе... Оно ростеть, оно развивается безостановочно, все быстрве оно разгорается увлекаеть за собой все лучшее, все духовно здоровое даже изъ вашей среды. Посмотрите — у васъ уже нътъ людей, которые могли-бы идейно бороться за вашу власть, вы уже израсходовали всв аргументы, способные оградить васъ отъ напора исторической справедливости, вы не можете создать ничего новаго въ области идей, вы духовно безплодны. Наши идеи ростуть, онв все ярче разгораются, онв охватывають народныя массы, организуя ихъ для борьбы за свободу. Сознаніе великой роли рабочаго сливаеть всёхъ рабочихъ міра въ одну душу — вы ничёмъ не можете задержать этотъ процессъ обновленія кром'в жестокости и цинизма. Но цинизмъ — очевиденъ, жестокость — раздражаеть. И руки, которыя насъ душать, скоро будуть товарищески пожимать наши Ваша энергія — механическая энергія роста волота, она объединяеть вась въ группы, призванныя жрать другь друга, наша энергія — живая сила все ростущаго сознанія солидарности всёхъ рабочихъ. Все, что дълаете вы — преступно, ибо направлено къ порабощенію людей, наша работа освобождаеть мірь оть призраковь и чудовищъ, рожденныхъ вашею ложью, злобой, жадностью и запугавшихъ народъ. Вы оторвали человека отъ жизни и разрушили его, соціализмъ соединяеть разрушенный вами міръ во единое великое гармоническое пълое и это — будеть!

Павелъ остановился на секунду и повторилъ тише, сильнъе:

— Это — будеть!

Судьи перешептывались, странно гримасничая и все не отрывали жадныхъ глазъ отъ Павла, а мать чувство-

вала, что они грязнять его гибкое, крѣпкое тѣло своими взглядами, завидуя здоровью, силѣ, свѣжести. Подсудимые внимательно слушали рѣчь товарища, лица ихъ поблѣднѣли, глаза сверкали радостно. Мать глотала слова сына, и они врѣзывались въ памяти ея стройными рядами. Старичекъ нѣсколько разъ останавливалъ Павла, что-то разъяснялъ ему, однажды даже печально улыбнулся, Павелъ молча выслушивалъ его и снова начиналъ говорить сурово, но спокойно, заставляя слушать себя, подчиняя своей волѣ — волю судей. Это длилось долго, но наконецъ старикъ закричалъ, протягивая руку къ Павлу, въ отвѣтъ ему, немного насмѣшливо, лился голосъ Павла.

— Я кончаю. Обидёть васъ лично я не хотёлъ, напротивъ — присутствуя невольно при этой комедіи, которую вы называете судомъ, я чувствую почти состраданіе къ вамъ. Всетаки — вы люди, а намъ всегда обидно видёть людей, хотя и враждебныхъ нашей цёли, но такъ позорно приниженныхъ служеніемъ насилію, до такой степени утратившихъ сознаніе своего человёческаго досточиства...

Онъ сѣлъ, не глядя на судей, мать сдерживая дыханіе, пристально смотрѣла на судей, ждала.

Андрей, весь сіяющій, крѣпко стиснуль руку Павла, Самойловь, Мазинъ и всѣ оживленно потянулись къ нему, онъ улыбался, немного смущенный порывами товарищей, взглянуль туда, гдѣ сидѣла мать и кивнуль ей головой, какъ-бы спрашивая:

# — Такъ?

Она отвётила ему глубокимъ вздохомъ радости, вся облитая горячей волной любви.

— Вотъ... начался судъ! — прошенталъ Сивовъ. — Ка-акъ онъ ихъ... а?

Она молча кивала головой, довольная твиъ, что сынъ такъ смвло говорилъ — быть можеть еще болве доволь-

ная тёмъ, что онъ кончилъ. Въ головъ ся трепетно бился вопросъ:

— Ну? Какъ-же вы теперь?

#### XXVI.

То, что говориль сынь, не было для нея новымь, она знала эти мысли, но первый разь здёсь, передъ лицомъ суда, она почувствовала странную, увлекающую силу его вёры. Ее поразило спокойствіе Павла, и рёчь его слилась въ ея груди звёздоподобнымь, лучистымь комомъ крёпкаго уб'єжденія въ его правот'є и въ поб'єд'є его. Она ждала теперь, что судьи будуть жестоко спорить съ нимъ, сердито возражать ему, выдвигая свою правду. Но воть всталь Андрей, покачнулся, исподлобья взглянуль на судей и заговориль:

- Г. г. защитники...
- Передъ вами судъ, а не защита! сердито и громко замѣтилъ ему судъя съ больнымъ лицомъ. По выраженію лица Андрея мать видѣла, что онъ хочетъ дурить, усы у него дрожали, въ глазахъ свѣтилась хитрая кошачья ласка, знакомая ей. Онъ крѣпко потеръ голову длинной рукой и вздохнулъ.
- Развѣ-жъ? сказалъ онъ, покачивая головой. Я думаю это не такъ, вы не судьи, а только защитники...
- Я попрошу васъ говорить по существу дёла! сухо замётилъ старичекъ.
- По существу? Хорошо! Я уже заставилъ себя подумать, что вы, дъйствительно, судьи, люди независимые, честные...
  - Судъ не нуждается въ вашей характеристикв...
- Въ такой не нуждается?.. Гм... ну, все-же я буду продолжать... вы люди, для которыхъ нётъ ни своихъ, ни чужихъ, вы свободные люди. Вотъ стоятъ передъ вами двъ стороны и одна жалуется онъ меня ограбилъ

и замордоваль совсёмь, а другая отвёчаеть — имёю право грабить и мордовать, потому что у меня ружье есть...

— Вы имъете сказать что-нибудь по существу? — повышая голосъ спросилъ старичекъ. У него дрожала рука, и матери было пріятно видъть, что онъ сердится. Но поведеніе Андрея не нравилось ей — оно не сливалось сървчью сына — ей хотълось серьезнаго и строгаго спора.

Хохолъ молча посмотрѣлъ на старичка, потомъ, потирая голову, сказалъ серьезно:

— По существу?.. Да зачёмъ-же я съ вами буду говорить по существу? Что нужно было вамъ знать — товарищъ сказалъ. Остальное вамъ доскажутъ, будетъ время, другіе...

Старичекъ привсталъ и объявилъ:

— Лишаю васъ слова! Григорій Самойловъ.

Плотно сжавъ губы, хохолъ лѣниво опустился на скамью, рядомъ съ нимъ всталъ Самойловъ, **тряхнувъ** кудрями.

- Прокуроръ называлъ товарищей дикарями, врагами культуры...
- Нужно говорить только о томъ, что касается вашего дёла...
- Это касается... Нёть ничего, что не касалось-бы честныхъ людей... И я прошу не прерывать меня... Я спрашиваю васъ что такое ваша культура?

Мы здёсь не для диспутовъ съ вами! Къ дёлу! — обнажая зубы, говорилъ старичекъ.

Поведеніе Андрея явно измѣнило судей, его слова какъ-бы стерли съ нихъ что-то, на сѣрыхъ лицахъ явились пятна, въ глазахъ горѣли холодныя, зеленыя искры. Рѣчь Павла раздражала ихъ, но сдерживала раздраженіе своей силой, невольно внушавшей уваженіе, хохолъ сорвалъ эту сдержанность и легко обнажилъ то, что было подъ нею. Они перешептывались со странными ужимками и стали двигаться слишкомъ быстро для себя.

— Вы воспытываете шпіоновъ, вы развращаете жен-

щить и дівушекъ, вы ставите человівка вы положеніе вора и убійцы, вы отравляете его водкой... международныя бойни, всенародная ложь, разврать и одичаніе — воты культура ваша! Да, мы враги этой культуры!

- Прошу вась! крикнулъ старичекъ, встяхивая подбородкомъ. Но Самойловъ, весь красный, сверкая главами тоже кричалъ:
- Но мы уважаемъ и цѣнимъ ту, другую культуру. творцовъ которой вы гноили въ тюрьмахъ, сводили съ ума...
  - Лишаю слова!.. Федоръ Мазинъ.

Маленькій Мазинъ поднялся, точно вдругь высунулось шило и срывающимся голосомъ сказалъ:

— Я знаю — вы осудили меня...

Онъ задохнулся, поблёднёль, на лицё у него остались одни глаза и, протянувъ руку, онъ крикнуль:

— Я — честное слово!.. Куда вы не пошлете меня — уб'ту, ворочусь, буду работать всегда... всю жизнь. Честное слово!

Сизовъ громко крякнулъ, завозился. И вся публика, поддаваясь все выше восходившей волнѣ возбужденія, гудѣла странно и глухо. Плакала какая-то женщина, кто-то удушливо кашлялъ. Жандармы разсматривали подсудимыхъ съ тупымъ удивленіемъ, публику — со злобой. Судьи качались, старикъ тонко кричалъ:

- Гусевъ Иванъ!
- Не хочу говорить!
- Василій Гусевъ!
- Не хочу!
- Букинъ Федоръ!

Тяжело поднялся бёлесоватый, выцвётшій парень и, качая головой, медленно сказаль:

— Стыдились-бы... Я человѣкъ тяжелый и то понимаю справедливость!.. — Онъ поднялъ руку выше головы и замолчаль, полузакрывъ глаза, какъ-бы присматрива-ясь къ чему-то вдали.

- Что такое? раздраженно, съ изумленіемъ, вскричаль старикъ, опрокидываясь въ креслъ.
  - А, ну васъ...

Букинъ угрюмо опустился на скамью. Было огромное важное въ его темныхъ словахъ, было что-то грустно укоряющее и наивное. Это почувствовалось всёми, и даже судьи прислушивались, какъ будто ожидая, не раздастсяли эхо, болёе ясное, чёмъ эти слова. И на скамьяхъ для публики все замерло, только тихій плачъ колебался въ воздухѣ. Потомъ прокуроръ, пожавъ плечами, усмѣхнулся, предводитель дворянства гулко кашлянулъ, и снова постепенно родились шопоты, возбужденно извиваясь по залу.

Мать, наклонясь къ Сизову, спросила:

- Будуть судьи говорить?
  - Все кончено... только приговоръ объявять...
  - Больше ничего?
  - Да...

Она не повърила ему.

Самойлова безпокойно двигалась по скамь, толкая мать плечомь и локтемь, и тихо говорила мужу:

- Какъ-же это? Развѣ такъ можно?
- Видишь можно...
- Что-же будеть ему, Гриптв-то?..
- Молчи... отвяжись...

Во всёхъ чувствовалось что-то сдвинутое съ мѣста, нарушенное, разбитое, люди недоумѣнно мигали ослѣпленными глазами, какъ будто передъ ними загорѣлось нѣчто яркое, неясныхъ очертаній, непонятнаго значенія, но страшной, вовлекающей силы. И не понимая внезапно открывшагося великаго, люди торопливо расходовали новое для нихъ чувство на мелкое, очевидное, понятное имъ. Старшій Букинъ, не стѣсняясь, громко шепталъ:

— Позвольте... почему не дають говорить? Прокуроръ можеть говорить все и сколько хочеть... У скамей стояль чиновникь и, махая руками на людей, вполголоса говориль:

— Тише... тише...

Самойловъ откинулся назадъ и за спиной жены гудёль, отрывисто выбрасывая слова.

- Конечно... они виноваты, скажемъ... А ты дай объяснить! Противъ чего пошли они? Противъ всего?.. Я желаю понять! Я тоже имъю свой интересъ... Гдв правда? Я желаю понять... дайте говорить!
- Тише! грозя ему пальцемъ, воскликнулъ чиновникъ.

Сизовъ угрюмо кивалъ головой.

А мать неотрывисто смотрела на судей и видела они все более возбуждались, разговаривая другь съ другомъ невнятными голосами. Звукъ ихъ говора, холодный и скользкій, касался ея лица и вызываль своимъ прикосновеніемъ дрожь въ щекахъ, недужное, противное ощушеніе во рту. Матери почему-то казалось, что они всв говорять о тёлё ея сына и товарищей его, о крепкомь, голомъ тёль, о мускулахъ и членахъ юношей, полныхъ горячей крови, живой силы. Это тело зажигаеть въ нихъ нехорошую, безсильную зависть нищихъ, липкую жадность истощенныхъ и больныхъ. Они чмокаютъ губами и жальють эти тела, способныя работать и обогащать, наслаждаться и творить. Теперь тёла уходять изъ дёловаго оборота жизни, отказываются отъ нея, уносять съ собой возможность владёть ими, использовать ихъ силу, пожрать И поэтому юноши вызывають у старыхъ судей мстительное, тоскливое раздражение ослабъвшаго звъря, который видить свёжую пищу, но уже не имёеть силы схватить ее, потерялъ способность насышаться чужою силой и бользненно ворчить, уныло воеть, видя, что уходить оть него источникъ сытости.

Эта мысль, грубая и странная, принимала тёмъ болёе яркую форму, чёмъ внимательнёе разглядывала мать судей. Они не скрывали, казалось ей, возбужденной жадности и безсильнаго озлобленія голодныхъ, которые когдато много могли пожрать. Ей, женщинѣ и матери, которой тѣло сына всегда и всетаки дороже того, что зовется душой, ей было страшно видѣть, какъ эти липкіе, потухшіе глаза ползали по его лицу, ощупывали его грудь, плечи, руки, терлись о горячую кожу, точно искали возможности вспыхнуть, разгорѣться и согрѣть кровь въ отвердѣвшихъ жилахъ, въ изношенныхъ мускулахъ полумертвыхъ людей, теперь нѣсколько оживленныхъ уколами жадности и зависти къ молодой жизни, которую они должны были осудить и отнять у самихъ себя... Ей казалось, что сынъ чувствуеть эти сырыя, непріятно щекочущія прикосновенія и, вздрагивая, смотрить на нее.

Павель смотрѣль въ лицо матери немного усталыми глазами спокойно и ласково. Порою киваль ей головой, улыбался.

— Скоро свобода! — говорила ей эта улыбка и точно гладила сердце матери мягкими прикосновеніями.

Вдругъ судьи встали всё сразу. Мать тоже невольно поднялась на ноги.

- Пошли! сказалъ Сизовъ.
- За приговоромъ? спросила мать.
- Да...

Ея напряженіе вдругъ разсѣялось, тѣло обняло душной истомой усталости, задрожала бровь, и на лбу выступиль поть. Тягостное чувство разочарованія и обиды хлынуло въ сердце и быстро переродилось въ угнетающее душу презрѣніе къ судьямъ и суду. Ощущая боль въ бровяхъ, она крѣпко провела ладонью по лбу, оглянулась — родственники подсудимыхъ подходили къ рѣшеткѣ, залъ наполнился гуломъ разговора. Она тоже подошла къ Павлу и, крѣпко стиснувъ его руку, заплакала, полная обиды и радости, путаясь въ хаосѣ разнорѣчивыхъ чувствъ. Павелъ говорилъ ей ласковыя слова, хохолъ шутилъ и смѣялся.

Всѣ женщины плакали, но больше по привычкѣ, чѣмъ Горя, ошеломляющаго внезапнымъ, тупымъ ударомъ, неожиданно и невидимо падающаго на голову, пе было, было печальное сознание необходимости разстаться съ дѣтьми, но и оно тонуло, растворялось въ впечатленіяхь, вызванныхь этимь днемь. Отцы и матери смотръли на дътей со смутнымъ чувствомъ, гдъ недовъріе къ молодости, привычное сознание своего превосходства надъ детьми, странно сливалось съ другимъ чувствомъ, близкимъ уваженію къ нимъ, и печальная, безотвязная дума, какъ теперь жить, притуплялась о любопытство, возбужденное юностью, которая смёло и безстрашно говорить о возможности другой, хорошей жизни. Чувства сдерживались неумъніемъ выражать ихъ, слова тратились обильно, но говорили о простыхъ вешахъ, о бѣльѣ и одеждв, о необходимости беречь здоровье и не раздражать по пустому поводу начальство.

— Всѣ, брать, устають! — говориль Самойловъ сыну. — И мы, и они...

А брать Букина, взмахивая руками, убъждаль младшаго брата:

— Именно — справедливость! И больше ничего! Будеть! Этого они не могуть принять.

Младшій Букинъ отвічаль:

- Ты скворца береги... любилъ я его...
- Возвращайся! Будеть цізль!..
- Мив тамъ двлать нечего...

А Сизовъ держалъ племянника за руку и медленно говорилъ:

— Такъ, Федоръ... значить, повхаль ты...

Федя наклонился и прошепталь ему что-то на ухо, плутовато улыбаясь. Конвойный солдать тоже улыбнулся, но тотчасъ-же сдёлаль суровое лицо и крякнуль.

Мать говорила съ Павломъ, какъ и другіе о томъ-же — о платьв, о здоровьв, а въ груди у нея толкались десятки вопросовъ о Сашв, о себв, о немъ. Но подо всвмъ

этимъ лежало и медленно разросталось чувство избытка, дюбви къ сыну, напряженное желаніе нравиться ему, быть ближе его сердцу. Ожиданіе страшнаго умерло, оставивъ по себѣ только непріятную дрожь при воспоминаніи о судьяхъ, да гдѣ-то въ сторонѣ темную мысль о нихъ. Чувствовала она въ себѣ зарожденіе большой, свѣтлой радости, не понимала ее и смущалась. Видя, что хохоль говорить со всѣми, понимая, что ему нужна ласка болѣе, чѣмъ Павлу, она заговорила съ нимъ:

- Не понравился мнъ судъ!
- А почему ненько? благодарно улыбаясь, воскликнуль хохоль. — Стара мельница, а не бездёльница...
- И не страшно... и не понятно людямъ чья-же правда? нервшительно сказала она.
- Ого, чего вы захотёли! воскликнулъ Андрей. Да развё здёсь о правдё тягаются?..

Вздохнувъ и улыбаясь, она сказала:

- Я вѣдь думала, что страшно... страшнѣе церкви... служба будеть правдѣ...
- Ты знаешь, мама, гдѣ служать правдѣ! тихо и какъ бы прося о чемъ-то сказаль Павелъ.
  - И нигдъ, кромъ, ненько! добавилъ хохолъ.
  - Судъ идеть!

Вев быстро кинулись на мвста.

Упираясь одною рукою о столь, старшій судья, закрывълицо бумагой, началь читать ее слабо жужжавшимь, шмелинымь голосомъ.

— Приговариваетъ! — сказалъ Сизовъ, вслушиваясь. Стало тихо. Всв встали, глядя на старика. Маленькій, сухой, прямой, онъ имълъ что-то общее съ палкой, которую держитъ невидимая рука, опираясь на нее. Судьи тоже стояли, волостной — наклонивъ голову на плечо и глядя въ потолокъ; голова — скрестивъ на груди руки; предводитель дворянства — поглаживая бороду. Судья съ больнымъ лицомъ, его пухлый товарищъ и прокуроръ смотръли въ сторону подсудимыхъ. А сзади судей, съ портрета, черезъ

ихъ головы, смотрълъ царь, въ красномъ мундиръ, съ безразличнымъ бълымъ лицомъ и по лицу его ползало какоето насъкомое или дрожалъ комокъ паутины.

- На поселеніе! облегченно вздохнувъ, сказалъ Сизовъ. Ну, кончено, слава Тебѣ, Господи! Говорилось каторга! Ничего, мать... Это ничего!
  - Я ведь знала... ответила мать усталымъ голосомъ.
- Всетаки... Теперь ужъ върно!.. А кто ихъ знаетъ? Онъ обернулся къ осужденнымъ, которыхъ уже уводили и громко сказалъ:
- До свиданья, Федоръ! И всѣ... Дай вамъ Богъ! Мать молча кивала головой сыну и всѣмъ. Хотѣлось заплакать, но было совъстно.

#### XXVII.

Она вышла изъ суда и удивилась, что уже ночь надъ городомъ, фонари горять на улицѣ и звѣзды въ небѣ. Около суда толпились кучки людей, въ морозномъ воздухѣ хрустѣлъ снѣгъ, звучали молодые голоса, пересѣкая другъ друга. Человѣкъ въ сѣромъ башлыкѣ заглянулъ въ лицо Сизова и торопливо спросилъ:

- Какой приговоръ?
- Поселеніе.
- Всвиъ?
- Всёмъ.
- Спасибо!

Человъкъ отошелъ.

— Видишь? — сказаль Сизовъ. — Спрашиваютъ...

Вдругъ ихъ окружило человъкъ десять юношей и дъвушекъ, и быстро посыпались восклицанія, привлекавшія людей. Мать и Сизовъ остановились. Спрашивали о приговорѣ, о томъ, какъ держались подсудимые, кто говорилъ рѣчи, о чемъ — и во всѣхъ вопросахъ звучала одна и таже нота жаднаго любопытства — искреннее и горячее, оно возбуждало желаніе удовлетворить его.

- Господа! Это мать Павла Власова! негромко крикнулъ кто-то, и не сразу, но быстро всѣ замолчали.
  - Позвольте пожать вамъ руку!

Чья-то крѣпкая рука стиснула пальцы матери, чей-то голосъ взволнованно заговорилъ.

- Вашъ сынъ будетъ примѣромъ мужества для всѣхъ насъ...
  - Да здравствуеть рабочій, —раздался звонкій крикъ.
  - Да здравствуетъ революція!

Крики росли, умножались, вспыхивали тамъ и туть, отовсюду бѣжали люди, сталкиваясь вокругъ Сизова и матери. Запрыгали по воздуху свистки полиціи, но трели не заглушали криковъ. Старикъ смѣялся, а матери все это казалось милымъ сномъ. Она улыбалась, пожимала руки, кланялась, и хорошія, свѣтлыя слезы сжимали горло, ноги ея дрожали отъ усталости, но сердце, насыщенное радостью, все поглощая, отражало впечатлѣнія подобно свѣтлому лику озера. А близко отъ нея чей-то ясный голосъ нервно говорилъ:

- Товарищи! Друзья! Чудовище, пожирающее русскій народъ, сегодня снова проглотило своей бездонной, жадной пастью...
  - Однако, мать, идемъ! сказалъ Сизовъ.

И въ то-же время откуда-то явилась Саша, взяла мать подъ руку и быстро потащила за собой на другую сторону улицы, говоря:

- Идите... пожалуй, будуть бить... Или арестують... Что? Поселеніе? Въ Сибирь?
  - Да, да...
- А какъ онъ... говорилъ? Я, впрочемъ, знаю. Онъ былъ всёхъ сильнёе и проще... всёхъ сурове, конечно, да? Онъ чуткій, нёжный, но только стыдится открыть себя... И прямой, ясный, твердый, какъ сама правда... Въ немъ все есть... все! Но во многомъ онъ нарочно сжимаетъ себя... боясь, что это помёшаетъ дёлу, я вёдь знаю...

Ея горячій полушопоть, слова любви ея, успоканвая волненія матери, поднимали ея упакція силы.

- Когда повдете въ нему? тихонько и ласково спросила она Сашу, прижимая ея руку въ своему твлу. Уввренно глядя впередъ, дввушка отввтила:
- Какъ только найду кого-нибудь, кто-бы взялъ мою работу... Вёдь я тоже жду приговора. Вёроятно, они меня тоже въ Сибирь... я заявлю тогда, что желаю быть поселенной въ той мёстности, гдё будеть онъ.

Сзади раздался голосъ Сизова:

— Кланяйтесь тогда ему отъ меня!.. Сизовъ, молъ... Онъ знаетъ... Дядя Федора Мазина...

Саша остановилась, обернулась, протягивая руку.

- Я знакома съ Федей. Меня зовуть Александра.
  - -А по батюшкъ?

Она взглянула на него и ответила:

- У меня нъть отца.
- Померъ, значитъ...
- Нътъ, онъ живъ! возбужденно отвътила дъвушка, и что-то упрямое, настойчивое прозвучало въ ея голосъ, явилось на лицъ. Онъ помъщикъ, теперь земский начальникъ, онъ обворовываетъ крестьянъ... и бъетъ ихъ.
- Та-акъ! подавленно отозвался Сизовъ и, помолчавъ, сказалъ, идя рядомъ съ дъвушкой и поглядывая на нее сбоку.
- Ну, мать, прощай! Мив налвво идти... Зайди когда потолковать, чайку попить... До свиданья, барышия... строго вы насчеть отца-то!.. Конечно, ваше двло...
- Вѣдь если вашъ сынъ дрянной человѣкъ, вредный людямъ, противный вамъ вы это скажете? страстно крикнула Саша.
  - Ну... скажу! не вдругь ответиль старикъ.
- Значить, вамъ справедливость дороже сына... а мнв она дороже отца...

Сизовъ улыбнулся, качая головой, потомъ сказалъ вздохнувъ:

— Ну-ну! Ловко вы! Коли надолго васъ хватить — одольсте вы стариковъ... напоръ у васъ большой!.. Прощайте, желаю вамъ всякаго добраго... И къ людямъ — подобръе, а? Ну, Господъ съ вами... Прощай, Ниловна! Увидишь Павла, скажи — слышалъ, молъ, ръчь его. Не все понятно... даже страшно иное, но, скажи, върно!

Онъ приподнялъ шапку и степенно повернулъ за уголъ улицы.

— Хорошій, должно быть, человѣкъ! — замѣтила Саша, проводивъ его улыбающимся взглядомъ своихъ большихъ глазъ.

Матери показалось, что сегодня лицо дѣвушки мягче и добрѣе, чѣмъ всегда.

Дома онѣ сѣли на диванъ, плотно прижавшись другъ къ другу, и мать, отдыхая въ тишинѣ, снова заговорила о поѣздкѣ Саши къ Павлу. Задумчиво приподнявъ густыя брови, дѣвушка смотрѣла вдаль большими, мечтающими глазами, по ея блѣдному лицу разлилось спокойное созерцаніе.

— Потомъ, когда родятся у васъ дѣти — пріѣду я къ вамъ, буду няньчиться съ ними. И заживемъ мы тамъ не хуже здѣшняго-то... Работу Паша найдетъ, руки у него золотыя...

Окинувъ мать пытливымъ взглядомъ, Саша спросила:
— А вамъ развѣ не хочется сейчасъ ѣхать за нимъ?
Вздохнувъ, мать сказала:

— На что я ему? Только пом'вшаю, въ случав поб'вга... Да и не согласился-бы онъ...

Саша кивнула головой.

- Не согласится...
- Къ тому-же я при дѣлѣ! добавила мать съ легкой гордостью.
- Да! задумчиво отозвалась Саша. Это хорошо... И вдругъ, вздрогнувъ, какъ-бы сбрасывая съ себя что-то, заговорила просто и негромко:
  - Жить онъ тамъ не станетъ. Онъ уйдетъ, конечно...

- А какъже вы?.. И дитя, въ случав?..
- Я не знаю. Тамъ увидимъ. Онъ не долженъ считать ся со мной, и я не буду стъснять его. Онъ свободенъ въ любой моментъ, я его товарищъ... Мнъ будетъ, я это знаю, тяжело разстаться съ нимъ, но, разумъется, я справлюсь... Я не стъсню его, нътъ.

Мать почувствовала, что Саша способна сдёлать такъ, какъ говоритъ, ей стало жалко дёвушку. Обнявъ ее, она сказала:

- Милая вы моя, трудно вамъ будеть!

Саша мягко улыбнулась, прижимаясь къ ней всёмъ тёломъ. Голосъ у нея звучалъ тихо, но сильно и на лицё явился румянецъ.

— До этого далеко... но вы не думайте, туть нъть жертвъ... я знаю, что дълаю, знаю, чего могу ждать... я буду счастлива, если ему будеть хорошо со мной. Моя задача, мое желаніе — увеличить его энергію, дать ему столько счастья, сколько я могу... много! Я очень люблю его... и онъ меня, — я знаю! Мы обмъняемся чувствомъ, обогатимъ другъ друга всъмъ, чъмъ можемъ и, если будетъ нужно, разстанемся друзъями...

Счастливо улыбаясь, мать медленно проговорила:

— Прівду я къ вамъ... а, можеть, тоже пошлють...

И долго об'в он'в молча, твсно прижавшись другъ къ другу, думали о любимомъ челов'вк'в. Было тихо, сладкогрустно и тепло.

Явился Николай, усталый и, раздёваясь, торопливо за-

— Ну, Сашенька, вы убирайтесь, пока цёлы! За мной съ утра гуляють два шпіона и такъ открыто-скрыто, что дёло пахнеть арестомь... У меня предчувствіе... Что-то гдё-то случилось... Кстати, воть у меня рёчь Павла, ее рёшено напечатать... Несите ее къ Людмилё, умольйте работать быстрёе... Павель говориль славно, Ниловна!.. Берегитесь шпіоновь, Саша... Подождите, эти бумажки тоже спрячьте... Ивану ихъ, напримёръ...

Говоря, онъ крѣпко растеръ озябшія руки и, подойдя къ столу, началь поспѣшно выдвигать ящики, выбирая изънихь бумаги, однѣ рвалъ, другія откладываль въ сторону, озабоченный и растрепанный.

- Давно-ли я все вычистиль, а ужь опять воть сколько накопилось всякой всячины... чорть! Видите-ли, Ниловна, вамь, пожалуй, тоже лучше не ночевать дома, а? Присутствовать при этой музыкѣ довольно скучно, а они могуть и васъ посадить... вамъ-же необходимо будеть поѣздить туда и сюда съ рѣчью Павла...
- Ну, на что я имъ? сказала мать. Да и вы, можеть, еще ошибаетесь...

Николай, помахивая кистью руки передъ глазами, увъренно сказалъ:

— У мея есть нюхъ... Къ тому-же, вы могли бы помочь Людмилъ, а? Идите-ка подальше отъ грѣха...

Возможность принять участіе въ печатаніи річи сына была пріятна ей, она отвітила:

- Коли такъ я уйду... Только я не боюсь...
- И неожиданно для себя самой, сказала увъренно, но негромко:
- Теперь я ничего не боюсь... слава Тебѣ, Христе! Вѣдь теперь ужъ знаю...

То, что она знала, вызвало на ея лицѣ спокойную улыбку.

— Чудесно! — воскликнулъ Николай, не глядя на нее. — Вотъ что — вы мнѣ скажите, гдѣ чемоданъ мой и мое бѣлье... а то вы забрали все въ свои хищническія руки, и я совершенно лишенъ возможности свободно распоряжаться личной собственностью... Я приготовлюсь внолнѣ, это ихъ непріятно поразить...

Заша молча жгла въ печкъ обрывки бумагъ и, когда они сгорали, тщательно мъшала пепелъ золой.

— Вы, Саша, уходите! — сказалъ Николай, протянувъ ей руку. — До свиданья! Не забывайте книгами, если

явится что-нибудь новое, интересное... Ну, до свиданья, дорогой товарищъ! Будьте осторожнъе...

- Вы разсчитываете на долго? спросила Саша.
- А чорть ихъ знаеть! В фроятно... за мной кое-что есть... Ниловна, идите вмъсть, а? За двоими труднъе слъдить... хорошо?
- Иду! отвътила мать. Сейчасъ одънусь... Она внимательно следила за Николаемъ, но кроме озабоченности, заслонившей обычное, доброе и мягкое выражение лица, не замвчала ничего. Ни лишней суетливости движеній, никакого признака волненія не видёла она въ этомъ человъкъ, дорогомъ ей болъе другихъ. Ко всъмъ одинаково внимательный, со всёми ласковый и ровный, всегда спокойно одиновій, онъ для всёхъ оставался такимъ же, какъ и прежде, живущимъ тайною жизнью внутри себя и гдв-то впереди людей. Но она знала, что онъ подошелъ къ ней ближе всёхъ, и любила его осторожной и какъ-бы въ самое себя невърящей любовью. Теперь ей было нестерпимо жаль его, но она сдерживала свое чувство, зная, что если покажеть его — Николай растеряется, сконфузится и станеть, какъ всегда, смѣшнымъ немного — ей не хотвлось вильть его такимъ.

Она снова вошла въ комнату, онъ, пожимая руку Саши, говорилъ:

— Чудесно! Это, я увѣренъ, очень хорошо для него и для насъ. Немножко личнаго счастья, это не вредно... но немного, знаете-ли, чтобы не потерять ему цѣну... Вы готовы, Ниловна?

Онъ подошелъ къ ней улыбаясь и поправляя очки.

— Ну, до свиданья... я хочу думать — мѣсяца на три, на четыре... на полгода, наконецъ! Полгода — это очень много жизни... въ полгода можно передѣлать массу дѣлъ!.. Берегите себя, пожалуйста, а? Давайте, обнимемся...

Худой и тонкій, онъ охватиль ея шею своими крѣпкими руками, взглянуль въ ея глаза и засмѣялся, говоря:

- Я, кажется, влюбился въ васъ... все обнимаюсь!

Она молчала, цёлуя его лобъ и щеки, а руки у нея тряслись. Чтобы онъ не замётилъ этого, она разжала ихъ.

— Идете?.. Отлично! Смотрите, завтра осторожиће! Вы вотъ что, пошлите утромъ мальчика — тамъ у Людмилы есть такой мальчуганъ — пускай онъ посмотритъ... Ну, до свиданья, товарищи! Все хорошо!..

На улицѣ Саша тихонько сказала матери:

- Вотъ такъ-же просто онъ пойдетъ на смерть, если будетъ нужно... и такъ-же, въроятно, немножко заторопится... А когда смерть взглянетъ въ его лицо, онъ поправитъ очки, скажетъ чудесно и умретъ.
  - Люблю я его! прошентала мать.
- Я удивляюсь... а любить... нётъ! Уважаю очень. Онъ какъ-то сухъ, хотя добръ и даже, пожалуй, нёженъ иногда, но все это недостаточно человёческое... Кажется, за нами слёдятъ? Давайте разойдемся... И не входите къ Людмилё, если вамъ покажется, что есть шпіонъ...
- Я знаю! сказала мать. Но Саша настойчиво прибавила:
  - Не входите... Тогда ко мнѣ. Прощайте, пока! Она быстро повернулась и пошла обратно. Мать крикнула вслѣдъ ей:
  - Прощайте!

## XXVIIII.

И черезъ нѣсколько минутъ сидѣла, грѣлсь у нечки въ маленькой комнаткѣ Людмилы. Хозяйка въ черномъ платъѣ, подпоясанномъ ремнемъ, медленно расхаживала по комнатѣ, наполняя ее шелестомъ и звуками своего командующаго голоса.

Въ печи трещалъ и вылъ огонь, втягивая воздухъ изъ комнаты, ровно звучала рѣчь женщины.

— Люди гораздо болве глупы, чвмъ злы. Они умвють видвть только то, что близко къ нимъ, что можно взять сейчасъ... А все близкое — дешево, дорого — далекое. Въдь въ сущности, всвмъ было-бы выгодно и пріятно, если-

бы жизнь стала иной, болѣе легкой, люди — болѣе разумными. Но для этого сейчасъ-же необходимо побезпокоить себя...

Вдругъ, остановясь противъ матери, она сказала тише и какъ-бы извиняясь:

- Рѣдко вижу людей... и когда кто-нибудь заходить, начинаю говорить... Смѣшно?
- Почему-же? отозвалась мать. Она старалась догадаться, гдв эта женщина печатаеть и не видвла ничего необычнаго. Въ комнатв, съ тремя окнами на улицу, стояль диванъ и шкафъ для книгъ, столъ, стулья, у ствны постель, въ углу около нея умывальникъ, въ другомъ печь, на ствнахъ фотографіи. Все было новое, крвпкое, чистое, и на все монашеская фигура хозяйски бросала холодную твнь. Чувствовалось что-то затаенное, спрятанное, но было непонятно гдв. Мать осмотрвла двери черезъ одну она вошла сюда изъ маленькой прихожей, около печи была другая дверь, узкая и высокая.
- Я къ вамъ по дѣлу! смущенно сказала она, замътнвъ, что хозяйка наблюдаетъ за нею.
  - Я знаю! Ко мив не ходять иначе...

Что-то странное почудилось матери въ голосѣ Людмилы, она взглянула ей въ лицо, та улыбнулась углами тонкихъ губъ, за стеклами очковъ блестѣли матовые глаза. Отводя свой взглядъ въ сторону, мать подала ей рѣчь Павла.

- Воть, просять напечатать скорве...

И стала разсказывать о приготовленіяхъ Николая къ аресту.

Людмила, молча сунувъ бумагу за поясъ, сѣла на стулъ, на стеклахъ ея очковъ отразился красный блескъ огня, его горячія улыбки заиграли на неподвижномъ лицѣ.

— Когда они придуть ко мив — я буду стрвлять въ нихъ! — негромко и рвшительно проговорила она, выслушавъ разсказъ матери. — Я имвю право защищаться отъ насилія и я должна бороться съ нимъ, если другихъ при-

зываю къ этому. Я не понимаю спокойствія. И не люблю его!

Отблески огня скользнули съ лица ея, и снова оно сдълалось суровымъ, немного надменнымъ.

— Нехорошо тебѣ живется! — вдругъ ласково подумала мать.

Людмила начала читать рвчь Павла нехотя, потомъ все ближе наклонялась надъ бумагой, быстро откидывая прочитанные листки въ сторону, а прочитавъ, встала, выпрямилась, подошла къ матери.

— Это — хорошо! Такъ — я люблю! Все — ясно... Она подумала, опустивъ на минуту голову.

- Я не хотвла говорить съ вами о вашемъ сынв не встрвчалась съ нимъ и не люблю печальныхъ разговоровъ... Я знаю, что это значить, когда близкій идетъ въ ссылку! Но мнв хочется спросить васъ хорошо имвть такого сына?
  - Да, хорошо! сказала мать.
  - И страшно, да?

Спокойно улыбаясь, мать отвётила:

— Теперь ужъ — не страшно...

Людмила, поправляя смуглой рукой гладко причесанные полосы, отвернулась къ окну. Легкая твнь трепетала на ся щекахъ, можетъ быть, твнь подавленной улыбки.

- Мы это напечатаемъ... Вы мнѣ поможете?
- Конечно!
- Я живо наберу... Вы ложитесь, у васъ былъ трудный день, устали. Ложитесь здёсь, на кровати, я не буду спать, и ночью, можетъ быть, разбужу васъ помочь мнё... Когда ляжете, погасите лампу.

Она подбросила въ печь два полвна дровъ, выпрямилась и ушла въ узкую дверь около печи, плотно притворивъ ее за собой. Мать посмотрвла вследъ ей и стала раздеваться, неохотно думая о хозяйкъ.

— О чемъ-то тоскуетъ...

Усталость кружила ей голову, а на душв было странно

спокойно и все въ глазахъ освѣщалось мяткимъ и ласковымъ свѣтомъ, тихо и ровно наполнявшимъ грудь. Она уже знала это спокойствіе, оно являлось къ ней всегда послѣ большихъ волненій и раньше немного тревожило ее, но теперь только расширяло душу, укрѣпляя ее большимъ и сильнымъ чувствомъ. Она погасила лампу, легла въ холодную постель, съежилась подъ одѣяломъ и быстро уснула крѣпкимъ сномъ...

А когда открыла глаза — комната была полна холоднымъ бёлымъ блескомъ яснаго зимняго дня, хозяйка съ книгою въ рукахъ лежала на диванъ и, улыбаясь непохоже на себя, смотрёла ей въ лицо.

- Ой, батюшки! смущенно воскликнула мать. Вотъ какъ я... много время-то, а?
- Доброе утро! отозвалась Людмила. Скоро десять, вставайте, будемъ чай пить.
  - Что-же вы меня не разбудили?
- Хотвла. Подошла въ вамъ, а вы такъ хорошо улыбались во снв...

Гибкимъ движеніемъ всего тёла она поднялась съ дивана, подошла къ постели, наклонилась къ лицу матери, и въ ея матовыхъ глазахъ мать увидала что-то родное, близкое и понятное.

- Мнѣ стало жалко помѣшать вамъ... можеть быть вы видѣли счастливый сонъ...
  - Ничего не видѣла!
- Ну, все равно... Но мик понравилась ваша улыбка. Спокойная такая, добрая... большая!

Людмила засмѣялась, и смѣхъ ея звучалъ негромко, бархатисто.

— Я и задумалась о васъ... о вашей жизни! Вѣдь трудно вамъ живется!

Мать, двигая бровями, молчала, думая.

- Конечно, трудно! воскликнула Людмила.
- —Не знаю ужъ! осторожно сказала мать. Иной разъ покажется трудно... какъ будто. А всего такъ много...

все такое серьезное, удивительное... и двигается одно за другимъ скоро, скоро такъ...

Знакомая ей волна бодраго возбужденія поднималась въ груди, наполняя сердце образами и мыслями. Она съла на постели, торопливо одъвая мысли словами.

— Идетъ, идетъ, идетъ — все къ одному и точно огонь, когда домъ загорълся — вверхъ! Тутъ пробивается, тамъ заблеститъ, все свътлъе, все сильнъе... Много тяжелаго, знаете! Люди страдаютъ, бъютъ ихъ, жестоко бъютъ и всъмъ стъсняютъ, стерегутъ... прячутся они, живутъ монахами... и многія радости запретны имъ... очень это тяжело!

Людмила, быстро вскинувъ голову, взглянула на нее обнимающимъ взглядомъ и замѣтила.

— Вы говорите не о себъ!

Мать посмотрѣла на нее, встала съ постели и, одѣваясь, говорила:

— Не о себъ?.. Да какъ-же отодвинешь себя въ сторону, когда и того любишь, и этотъ дорогъ, и за всъхъ боязно, каждаго жалко... все толкается въ сердие... и ко всъмъ его тянетъ... Какъ отойдешь въ сторону?

Стоя среди комнаты полуодѣтая, она на минуту задумалась. Ей вдругъ показалось, что нѣтъ ея, той, которая жила тревогами и страхомъ за сына, мыслями объ охранѣ его тѣла, нѣтъ ея теперь такой, она отдѣлилась, отошла далеко куда-то, а, можетъ быть, совсѣмъ сгорѣла на огнѣ волненія, и это облегчило, очистило душу, обновило сердце новой силой. Она прислушивалась къ себѣ, желая заглянуть въ свое сердце и боясь снова разбудить тамъ что-либо старое, тревожное.

- О чемъ задумались? ласково спросила хозяйка, подходя къ ней.
  - Не знаю! отвътила мать.

Помолчали, глядя другъ на друга, улыбнулись объ, потомъ Людмила пошла изъ комнаты, говоря:

— Что-то дёлаеть мой самоварь?

Мать посмотрѣла въ окно, на улицѣ сіялъ холодный.

крѣпкій день, въ груди ея тоже было свѣтло, но жарко. Хотѣлось говорить обо всемъ, много, радостно, со смутнымъ чувствомъ благодарности кому-то неизвѣстному за все, что сошло въ душу и рдѣло тамъ вечернимъ, предзакатнымъ свѣтомъ. Давно не возникавшее желаніе молиться волновало ее. Чье-то молодое лицо вспомнилось, звонкій голосъ крикнулъ въ памяти — "это мать Павла Власова!.." Сверкнули радостно и нѣжно глаза Саши, встала темная фигура Рыбина, улыбалось бронзовое, твердое лицо сына, смущенно мигалъ Николай и вдругъ все всколыхнулось глубокимъ, легкимъ вздохомъ, слилось и спуталось въ прозрачное, разноцвѣтное облако, обнявшее всѣ мысли чувствомъ нокоя.

- Николай быль правъ! сказала Людмила входя. —Его арестовали, несомнънно. Я посылала туда мальчика, какъ вы сказали. Онъ говорилъ, что на дворъ полиція, видъть полицейскаго, который прятался за воротами. И ходять сыщики, мальчикъ ихъ знаетъ.
- Такъ! сказала мать, кивая головой. Ахъ, бъдный...

И вздохнула, но безъ печали и тутъ-же тихонько удивилась этому.

— Онъ послёднее время страшно много читалъ среди городскихъ рабочихъ и вообще ему пора было провалиться! — хмуро и спокойно замётила Людмила. — Товарищи говорили — уёзжай! Не послушалъ! По моему — въ такихъ случаяхъ надо заставлять, а не уговаривать...

Въ двери всталъ черноволосый и румяный мальчикъ съ красивыми синими глазами и горбатымъ носомъ.

- Я внесу самоваръ? звонко спросилъ онъ.
- Пожалуйста, Сережа!.. Мой воспитанникъ. Вы его видали раньше?
  - Натъ!
  - Онъ иногда заходилъ къ Николаю, я посылала...

Матери казалось, что Людмила сегодня иная, проще и ближе ей. Въ гибкихъ колебаніяхъ ея стройнаго тъла было

много красоты и силы, нёсколько смягчавшей строгое и блёдно лицо. За ночь увеличились круги подъ зя глазами. И чувствовалось въ ней напряженное усиліе, туго натянутая струна въ душё.

Мальчикъ внесъ самоваръ.

— Знакомься, Сережа! Пелагея Ниловна, мать того рабочаго, котораго вчера осудили.

Сережа молча поклонился, пожаль руку матери, вышель, принесъ булки и сѣль за столь. Людмила, наливая чай, убѣждала мать не ходить домой до поры, пока не выяснится, кого тамъ ждеть полиція.

- Можетъ быть васъ... Васъ, навёрное, будутъ допрашивать...
- Пускай допрашивають! отозвалась мать. И арестують не велика бёда. Только-бы сначала Пашину рёчь разослать.
- Она уже набрана. Завтра можно будеть имъть ее для города и слободы... Да и въ уъздъ хватить. Вы знаете Наташу?
  - Какъ-же!
  - Вотъ отвезете ей...

Мальчикъ читалъ газету и какъ будто не слышалъ ничего, но порою глаза его смотръли изъ-за листа въ лицо матери, и, когда она встръчала ихъ живой взглядъ, ей было пріятно, она улыбалась. Людмила снова вспоминала Николая безъ сожальнія объ его аресть, а матери казался вполнъ естественнымъ ея тонъ. Время шло быстръе, чъмъ въ другіе дни, когда кончили пить чай, было уже около полудня.

— Однако! — воскликнула Людмила.

И въ то же время торопливо постучали. Мальчикъ всталъ, вопросительно взглянулъ на хозяйку, красиво прищуривъ глаза.

— Отопри, Сережа. Кто-бы это?

Вошелъ маленькій докторъ. Онъ торопливо говорилъ:

- Во-первыхъ, Николай арестованъ... Ara, вы едъсь, Ниловна?.. Васъ не было во время ареста?
  - Онъ меня отправиль сюда.
- Гм... я не думаю, что это полезно для васъ!.. Вовторыхъ, сегодня въ ночь разные молодые люди напечатали на гектографахъ штукъ пятьсотъ рѣчи... Я видѣлъ сдѣлано недурно, четко, ясно. Они хотятъ вечеромъ разбросать по городу. Я противъ для города удобнъе печатные листки, а эти слѣдуетъ отправить куда-нибудь.
- Воть я и отвезу ихъ Наташт! живо воскликнула мать. Давайте-ка!

Ей страшно захотвлось скорве распространить рвчь Павла, осыпать всю землю словами сына, и она смотрвла въ лицо доктора ожидающими ответа глазами, готовая просить.

- Чорть знаеть, насколько удобно вамъ теперь взяться за это! нерешительно сказаль докторь и вынуль часы. Теперь одиннадцать сорокь три... поёздь въ два пять, дорога туда пять пятнадцать... Вы пріёдете вечеромь, но недостаточно поздно... И не въ этомъ дёло...
- Не въ этомъ! повторила хозяйка, нахмуривъ брови.
- А въ чемъ? спросила мать, подвигаясь къ нимъ. Только въ томъ, чтобы хорошо сдёлать... а ужъ я съумъю!

Людина пристально взглянула на нее и, потирая лобъ, замѣтила:

- Вамъ опасно...
- Почему? горячо и требовательно воскликнула мать.
- Воть почему! заговориль докторь быстро и неровно. — Вы исчезли изъ дому за часъ до ареста Николая. Вы увхали на заводъ, гдв васъ знають, какъ тетку учительницы. После вашего прівзда на заводе явились вредные листки. Все это захлестывается въ петлю вокругь вашей шен.

— Меня тамъ не замѣтять! — убѣждаја мать, разгораясь. — А ворочусь, арестують, спросять гдѣ была...

Остановясь на секунду, она воскликнула:

— Я знаю, какъ сказать! Оттуда я провду прямо въ слободу, тамъ у меня знакомый есть, Сизовъ... такъ я скажу, что, молъ, прямо изъ суда пришла къ нему... горе, молъ, привело... а у него тоже горе — племянника осудили... И все время была у него... Онъ покажетъ такъ-же... Видите?

Чувствуя, что они уступить силь ея желанія, стремясь скорье побудить ихъ къ этому, она говорила все болье настойчиво. И они уступили.

— Что-жъ, повзжайте! — неохотно согласился докторъ.

Людмила молчала, задумчиво прохаживаясь по комнатѣ. Лицо у нея потускнѣло, осунулось, а голову она держала, замѣтно напрягая мускулы шеи, какъ будто голова вдругъ стала тяжелой и невольно опускалась на грудь. Мать замѣтила это. Неохотное согласіе доктора заставило ее вздохнуть.

- Все вы бережете меня! улыбаясь сказала она. — Себя не бережете...
- Не върно! отвътиль докторъ. Мы себя бережемъ, должны беречь! И очень ругаемъ того, кто безполезно тратить силу свою, да-съ! Теперь вотъ что ръчь вы получите на вокзалъ...

Онъ объясниль ей, какъ это будеть сдёлано, потомъ взглянуль въ лицо ея, сказалъ:

— Ну, желаю успѣха!

И ушелъ, всетаки, недовольный чёмъ-то. Когда дверь закрылась за нимъ, Людмила подошла къ матери, беззвучно смёясь.

— Я понимаю васъ...

Взявъ ее подъ руку, она снова тихо зашагала по комнать.

— У меня тоже есть сынъ. Ему уже тринадцать лътъ,

но онъ живеть у отца. Мой мужъ товаришъ црокурора, можетъ быть, прокуроръ уже теперь. И мальчикъ — съ нимъ... Чёмъ онъ будетъ, часто думаю я...

Ея влажный голось дрогнуль, потомъ задумчиво и тахо полилась рібчь.

— Его воспитываеть сознательный врагь тёхь людей, которые мнё близки, которыхь я считаю лучшими людьми земли. И мальчикъ можеть вырости врагомъ моимъ... Со мною жить ему нельзя, я живу подъ чужимъ именемъ. Восемь лёть не видёла я его... это много — восемь лёть!

Остановясь у окна, она смотрела въ бледное, пустынное небо, продолжая:

— Если-бы онъ былъ со миой — я была-бы сильнве, не имвла-бы этой раны въ сердив, которая всегда болить. И даже если-бы онъ умеръ — мив легче было-бы...

И, помолчавъ, добавила громко:

- Тогда я знала-бы, что онъ только мертвъ, по не врагъ того, что выше чувства матери, всего нужнѣе и дороже въ жизни.
- Голубушка вы мол! тихонько сказала мать, чувствуя, какъ состраданіе жжеть ей сердце.
- Вы счастивая! съ усмёшкой мольила Людмила. — Это великольно — мать и сынь рядомъ... это ръдео!

Власова неожиданно для себя самой воскликнула:

- Да, хорошо! И, точно сообщая тайну, понизивъ голосъ, продолжала: Другая жизнь!.. Всѣ вы, Николай Ивановичъ, всѣ люди правды тоже рядомъ!.. Вдругъ люди стали родными... понимаю всѣхъ... словъ не понимаю, а все другое понимаю... все!..
  - Вотъ какъ! промолвила Людмила.

Мать положила руку на грудь ей и, тихонько толкая ее, говорила почти шопотомъ и точно сама созерцая то, о чемъ говоритъ.

— Міромъ идуть діти! Воть, что я понимаю — въ мірів идуть діти, по всей землів, ист, отовсюду — къ од-

ному! Идуть лучшія сердца, честнаго ума люди, наступають неуклонно на все злое, на все темное, идуть, топчуть ложь крѣпкими ногами... Молодые, здоровые, несуть силы свои, необоримыя силы свои всѣ къ одному — къ справедливости! Идуть на побѣду всего горя человѣческаго, на уничтоженіе несчастій всей земли ополчились, идуть одолѣть безобразное и — одолѣють! Новое солнце зажгемь, говориль мнѣ одинь, и — зажгуть! Соединямь разбитыя сердца всѣ въ одно— соединять!

Ей вспоминались слова забытыхъ молитвъ, зажигая повой върой, она бросала ихъ изъ своего сердца точно искры.

— Ко всему несуть любовь діти, идущія путями правды и разума, и все облачають новыми небесами, все освівщають — огнемь нетлівнымь — оть души, изь глубинь ея исходящимь. Такь совершается жизнь новая, въ пламени любви дітей ко всему міру. И кто погасить эту любовь, кто? Какая сила выше этой, кто побореть ее? Земля ее родила, и вся жизнь хочеть побівды ея... вся жизнь!

Она отшатнулась отъ Людмилы, утомленная волненіемъ и сёла, тяжело дыша. Людмила тоже отошла, безшумно, осторожно, точно боясь разрушить что-то. Она гибко двигалась по комнать, смотрыла передъ собой глубокимъ взглядомъ матовыхъ глазъ и стала какъ будго еще выше, прямье, тоньше. Худое, строгое лицо ея было сосредоточено и губы нервно сжаты. Тишина въ комнать быстро успокоила мать, замътивъ настроеніе Людмилы, она спросила виновато и негромко:

— Я, можеть, что-нибудь не такъ сказала?..

Людмила быстро обернулась, взглянула на нее, какъ бы въ испугв, и торопливо заговорила, протянувъ руки къ матери, точно желая остановить нвито.

— Все такъ... такъ!.. Но — не будемъ больше говорить объ этомъ... Пусть оно останется такимъ, какъ сказалось... пусть останется... да? — И более спокойко продолжала: — Вамъ уже скоро вхать надо... далеко ведь!

— Да, скоро! Рада я! Ахъ, какъ рада, ка-бы вы знали! Слово сына повезу, слово крови моей! Въдь это — какъ своя душа!

Она улыбалась, но ея улыбка неясно отразилась на лицѣ Людмилы. Мать чувствовала, что Людмила охлаждаеть ея радость своей сдержанностью, и у нея вдругъ возникло упрямое желаніе перелить въ эту суровую душу огонь свой, зажечь ее, — пусть она тоже звучить согласно строю сердца, полнаго радостью. Она взяла руки Людмилы, крѣпко стиснула ихъ, говоря:

— Дорогая вы моя! Какъ хорошо это, когда внаешь, что уже есть въ жизни свёть для всёхъ людей и — будеть время — увидять они его, обнимутся съ нимъ душой и всё, всё — загорятся пламенемъ неугасимымъ...

Ея доброе большое лицо вздрагивало, глаза лучисто улыбались и брови трепетали надъ ними, какъ-бы окрыляя ихъ блескъ. Ее охмѣляли большія мысли, она влагала въ нихъ все, чѣмъ горѣло ея сердце, все, что усиѣла пережить, и сжимала мысли въ твердые, емкіе кристаллы свѣтлыхъ словъ. Онѣ все сильнѣе рождались въ осеннемъ сердцѣ, освѣщенномъ творческой силой солнца весны, все ярче цвѣли и рдѣли въ немъ.

— Вѣдь это — какъ новый Богъ родится намъ, людямъ! Все — для всёхъ, всё — для всего, вся жизнь — въ одномъ, въ каждомъ — вся жизнь! И каждый — для всей жизни! Такъ понимаю я всёхъ васъ, для этого вы есть на землё, вижу я! Вонстину, всё вы — товарищи, всё — родные, ибо всё — дёти одной матери — правды, правда родила васъ и ея силою живете вы!

Снова захлестнутая волной возбужденія своего, она остановилась, перевела духъ и широкимъ жестомъ разведя руки, какъ-бы для объятія, сказала:

— И когда я говорю про себя слово это — товарищи! — слышу сердцемъ — идуть! Идуть отовсюду, множеетво, всё — въ одному! Слышу шумъ такой радостный, какъ звонъ праздничный со всёхъ церквей земли...

Она добилась, чего хотвла — лицо Людмилы удивленно всныхнуло, дрожали губы и одна за другой изъ ея матовыхъ глазъ по щекамъ катились слезы, большія проврачныя.

Мать крѣпко обняла ее, беззвучно васмѣялась, мягко гордясь побѣдою своего сердца...

Когда онъ прощались, Людмила заглянула въ лицо ей и тихо спросила:

— Вы внаете, что съ вами — хорошо?

И сама себъ отвътила:

— Очень! Точно — угромъ, высоко на горъ...

## XXIX.

На узика моровный воздухь сухо и крыпко обняль тыю, проникь вы горло, защекогаль вы носу и на секунду скаль дыханіе вы груди. Остановясь, мать огланулась: бливко оты нем на углу столль извозчикь вы мохнатой шапкы, делеко — шель какой-то человыкь, согнувшись, втягивая голову вы плечи, а впереди него вы припрыжку быжаль солдать, потирал уши.

— Должно быть въ лавочку послади солдатики! — подумала она и пошла, съ удовольствіемъ слушая, какъ молодо и ввучно скрипить снёгъ подъ ея ногами. На вокваль она пришла рано, еще не быль готовъ ея поёздъ, но въ грязномъ, закопченномъ дымомъ залё третьяго класса уже собралось много народа — холодъ согналъ сюда путейскихъ рабочихъ, пришли погрёться извозчики и какіето илохо одётые, бездомные люди. Были и пассажиры, нёсколько крестьянъ, толстый купецъ въ енотовой шубъ, священникъ съ дочерью, рябой дёвицей, человёкъ пять солдатъ, суетливые мёщане. Люди курили, разговаривали, пили чай, водку. У буфета кто-то раскатисто смёялся, надъ головами носились волны дыма. Визжала открыва-

момь захлопывали. Запахъ табаку и соленой рыби густо биль въ носъ.

Мать свла у входа на виду и ждала. Когда открывалась дверь — на нее налетало облако холоднаго воздуха, это было пріятно ей, и она глубоко вдыхала его полною грудью. Входили люди съ узлами въ рукахъ — тяжело одётые, они неуклюже застревали въ двери, ругались и, бросивъ на полъ или на лавку вещи, стряхивали сухой иней съ воротниковъ пальто и съ рукавовъ, отирали его съ бороды, усовъ, крякали...

Вошелъ молодой человъкъ съ желтымъ чемоданомъ въ рукахъ, быстро оглянулся и пошелъ прямо къ матери.

- Въ Москву? негромко спросилъ онъ.
- Да. Къ Танъ.
- Воть!

Онъ поставилъ чемоданъ около нея на лавку, быстро вынулъ папиросу, закурилъ ее и, приподнявъ шапку, молча ушелъ къ другой двери. Мать погладила рукой холодную кожу чемодана, облокотилась на него и довольная начала разсматривать публику. Черезъ минуту она встала и пошла на другую скамью ближе къ выходу на перронъ. Чемоданъ она легко держала въ рукѣ, онъ былъ не великъ, и пла, поднявъ голову, разсматривая лица, мелькавшія передъ нею.

Какой-то молодой челов'якъ въ короткомъ нальто съ поднятымъ воротникомъ столкнулся съ нею и молча отскочилъ, взмахнувъ рукою къ голов'я. Ей показалось что-то знакомое въ немъ, она оглянулась и увидала, что онъ однимъ св'ятымъ глазомъ смотритъ на нее изъ-за воротника. Этотъ внимательный глазъ укололъ ее, рука, въ которой она держала чемоданъ, вздрогнула и ноша вдругъ отяжелёла.

— Я гдё-то видёла его! — подумала она, заминая этой думой непріятное и смутное ощущеніе въ груди, не давая другимъ словамъ опредёлить чувство, тихонько, но

властно сжимавшее сердце холодомъ. А оно росло и поднималось къ горлу, наполняло ротъ сухой горечью, ей нестерпимо захотълось обернуться, взглянуть еще разъ. Она сдълала это — человъкъ, осторожно переступая съ ноги на ногу, стоялъ на томъ-же мъстъ, казалось, онъ чего-то хочетъ и не ръщается. Правая рука у него была засунута между пуговицъ пальто, другую онъ держалъ въ карманъ, отъ этого правое плечо казалось выше лъваго.

Она не торопясь подошла къ лавкъ и съла, осторожно, медленно, точно боясь что-то порвать въ себъ. Память, разбуженная стрымъ предчувствіемъ бъды, дважды поставила передъ нею этого человъка — одинъ разъ въ полъ, за городомъ, послъ побъга Рыбина, другой — вчера, въ судъ. Тамъ рядомъ съ нимъ стоялъ тотъ околодочный, которому она ложно указала путь Рыбина. Ее знали, за нею слъдили — это было ясно.

- Попалась? спросила она себя. А въ следующій мигь ответила, вздрагивая:
  - Можеть быть еще нъть...

И туть-же сдёлавъ надъ собой усиліе, строго сказала:

— Попалась!

Оглядывалась и ничего не видёла, а мысли одна за другою искрами вспыхивали и гасли въ ея мозгу.

— Оставить чемоданъ... уйти...

Но болве ярко мелькнула другая искра:

— Сыновнее слово... бросить? Въ такія руки...

Она прижала къ себъ чемоданъ.

— A — съ нимъ уйти?.. Бѣжать...

Эти мысли казались ей чужими, точно ихъ кто-то извить насильно втыкаль въ нее. Онт ее жгли, ожоги ихъ больно кололи мозгъ, хлестали по сердцу, какъ огненныя нити. И, возбуждая боль, обижали женщину, отгоняя ее прочь отъ самой себя, отъ Павла и всего, что уже срослось съ ея сердцемъ. Она чувствовала, что ее настойчиво сжимаетъ враждебная сила, давить ей на плечи и грудь,

унижаетъ ее, погружая въ мертвый страхъ, на вискахъ у нея сильно забились жилы, и корнямъ волосъ стало тепло.

Тогда, однимъ большимъ и рѣзкимъ усиліемъ сердца, которое какъ-бы встряхнуло ее всю, она погасила всѣ эти хитрые, маленькіе, слабые огоньки, повелительно сказавъ себѣ:

— Стыдись!..

Ей сразу стало лучше, и она совсемъ окрепла, добавивъ:

— Не позорь сына-то! Никто не боится.

Глаза ея встрѣтили чей-то унылый, робкій взглядъ. Потомъ въ памяти мелькнуло лицо Рыбина... Нѣсколько секундъ колебаній точно уплотнили все въ ней. Сердце вабилось спокойнѣе.

— Что-жъ теперь будеть? — думала она, наблюдая.

Ппіонъ подозвалъ сторожа и что-то шепталъ ему, укавывая на нее глазами. Сторожъ оглядывалъ его и пятился назадъ. Подошелъ другой сторожъ, прислушался, усмѣхнулся, нахмурилъ брови. Онъ былъ старикъ, крупный, сѣдой, небритый. Вотъ онъ кивнулъ шпіону головой и пошелъ къ лавкѣ, гдѣ сидѣла матъ, а шпіонъ быстро исчезъ куда-то.

Старикъ шагалъ не торопясь, внимательно щупая сердитыми глазами лицо ея. Она подвинулась вглубь скамы.

— Только-бы не билъ... не били...

Онъ остановился рядомъ съ нею, помолчалъ и негромко, сурово спросилъ:

- Что глядишь?
- Ничего...
- То-то... воровка!.. Старая ужъ, а туда-же...

Ей показалось, что его слова ударили ее по лицу, разъ и два, злыя, хриплыя, они делали больно, какъ будто рвали щеки, выхлестывали глаза...

— Я? Я не воровка, врешь! — крикнула она всею грудью, и все передъ нею закружилось въ вихрв ея воз-

мущенія, оньямяя сердце горечью обиди. Она рванула чемодань, и онъ открылся.

- Гляди! Глядите вев! кричала она, вставая, взмахнувъ надъ головою пачкой выхваченныхъ прокламацій. Сквозь шумъ въ ушахъ, она слышала восклицанія сбътавшихся людей и видъла бътали быстро, всъ отовсюду.
  - Что такое?
  - Воть, сыщикъ...
  - -- Что это?..
  - Украла, говорить...
  - Она?
  - А она кричитъ...
  - Почтенная такая... ай-ай-ай!
  - Кого поймали?
- Я не воровка! говорила мать полнымъ голосомъ, немного успоканваясь при видѣ людей, тѣсно напиравшихъ на нее со всѣхъ сторонъ.
- Вчера судили политическихъ, тамъ былъ мой сынъ Власовъ, онъ сказалъ рвчь вогь она! Я везу ее людямъ, чтобы они читали, думали о правдъ...

Кто-то осторожно потянулъ бумаги изъ ея рукъ, она взмахнула ими въ воздухъ и бросила въ толиу.

— За это тоже не похвалять!.. — восиликнуль чей-то пугливый голось.

Мать видёла, что бумаги хватають, прячуть за назухи, въ карманы — это снова крёнко поставило ее на моги. Спокойнёе и сильнёе, вся напрягаясь и чувствуя, какъ въ ней ростеть, поднимая ее надъ людьми, разбуженная гордость, разгорается подавленная радость, она говорила, выхватывая изъ чемодана пачки бумаги и разбрасывая ихъ налёво и направо въ чьи-то быстрыя, жадныя руки.

— За что судили сына моего и всёхъ, кто съ нимъ — вы знаете? Я вамъ скажу, а вы повёрьте сердцу матери, сёдымъ волосамъ ея — вчера людей за то судили, что они несуть вамъ, всёмъ людямъ, правду! Вчера узнала я, что

правда эта — не побъдима... никто не можеть спорить съ нею, никто!

Толпа замолчала и росла, становись все болье плотной, слитно экружая женщину кольцомъ живого тыа.

- Бёдность, голодъ и болёвни, воть, что даеть людямь ихъ работа. Все противъ насъ мы издыхаемъ всю наму жизнь день за димъ въ работе, всегда въ грязи, въ обмане, а нашими трудами тешатся и объёдаются другіе... и держать насъ, какъ собакъ на цёни, въ невёжестве и въ страхе. Ночь наша жизнь, темная ночь! Страшный сонъ она!.. Развё не такъ?
  - Такъ! глухо раздалось въ отвъть.
  - Заткин глотку ей!

Стади толны мать замътила инпона и двухъ жайдармовъ, и она торонилась отдать послёднія пачки, но когда рука ея опустилась въ чемоданъ, тамъ она встрётила чьюто чужую руку.

- Берите, все берите!.. сказала она, наклоняясь.
- Чтобы измёнить эту жизмь, чтобы освободить всёхъ людей, воскресить ихъ изъ мертвыхъ, какъ и воскресиа уже пришли люди, дёти Божіи, которые тайно сёють святую правду въ жизни. Тайно, потому что вы знаете никто не можеть сказать правды вслухъ, затравять, задавять, сгноять въ тюрьмё, изувёчать. Богатство сила, силь богатыхъ правда жизни врагь заклятый, врагь непримиримый никогда! Въ міръ несуть правду дёти, вамъ несуть ее свётлые люди, чистые люди, по ихъ сердцамь она придеть въ нашу трудную жизнь, согрёсть, оживить, освободить насъ отъ угнетенія жадными и всёми, кто продаль душу имъ. Вёрьте этому!
  - Браво, старуха! крикнули ей. Кто-то хохоталъ.
- Разойдись! кричали жандармы, расталкивая людей. Они уступали толчкамъ неохотно, зажимали жандармовъ своею массою, мѣшали имъ, быть можеть, не желая этого. Ихъ властно привлекала сѣдая женщина съ большими честными глазами на добромъ лицѣ, и, разобщен-

ные жизнью, оторванные другь оть друга, теперь они сливались въ нѣчто цѣлое, согрѣтое огнемъ слова, котораго, быть можеть, давно искали и жаждали многія сердца, обиженныя несправедливостями жизни. Ближайшіе стояли молча, мать видѣла ихъ жадно внимательные глаза и чувствовала на своемъ лицѣ теплое дыханіе.

- Встань на лавку! говорили ей.
- Уходи, старуха!
- Сейчасъ возьмуть!..
- Ахъ, дерзкая...
- Прочь! Разойдись! все ближе раздавались крики жандармовъ. Ихъ уже стало больше, они сильнъе толкались, и люди передъ матерью покачивались на ногахъ, хватаясь другъ за друга.

Ей казалось, что все вокругъ нея кипить, всѣ готовы понять ее, повѣрить ей, и она хотѣла, торопилась сказать людямъ все, что знала, всѣ мысли, силу которыхъ чувствовала. Онѣ легко всплывали изъ глубины ея сердца и слагались въ пѣсню, но она съ обидою чувствовала, что ей не хватаетъ голоса, хрипитъ онъ, вздрагиваеть, рвется.

— Слово сына моего — честное слово рабочаго человътка, неподкупной души! Узнавайте неподкупное по смълости, безстрашно оно и даже противъ себя идетъ встръчу правды, если нужно это ему!

Чын-то юные глаза смотрёли въ лицо ея съ восторгомъ и со страхомъ...

Ее толкнули въ грудь, она покачнулась и сѣла на лавку. Надъ головами людей мелькали руки жандармовъ, они хватали за воротники и плечи, отшвыривали въ сторону тѣла, срывали шапки, далеко отбрасывая ихъ. Все почернѣло, закачалось въ глазахъ матери, но, превозмогя свою усталость, она еще кричала остатками голоса.

Жандармъ большой красной рукой схватилъ ее за вороть, встряхнулъ.

— Молчи.

Она ударилась затылкомъ о ствиу, сердце одвлось на

секунду тдкимъ дымомъ страха и снова ярко вспыхнуло, разстявъ дымъ.

- Иди! сказалъ жандармъ.
- Не бойтесь ничего! Нёть муки горше той, которой вы всю жизнь дышете...
- Молчать, говорю! Жандармъ взялъ подъ руку ее, дернулъ. Другой схватилъ другую руку и, крупно шагая, они повели мать.

...Которая каждый день тихонько гложеть сердце, сушить грудь!

Шиіонъ заб'яжаль впередъ и, грозя ей въ лицо кулакомъ, визгливо крикнулъ:

- Молчать, ты, сволочь!

Глаза у нея расширились, сверкнули, задрожала челюсть. Упираясь ногами въ скользкій камень пола, она крикнула:

- Душу воскресшую не убысты!..
- Собака!

Шпіонъ ударилъ ее въ лицо короткимъ взмахомъ руки.

— Такъ ее, стерву старую! — раздался злорадный крикъ.

Что-то черное и красное на мигъ ослѣпило глаза матери, соленый вкусъ крови наполнилъ ротъ.

Дробный, яркій вэрывъ криковъ оживиль ее.

- Не смъй бить!
- Что такое?
- Ахъ ты, мерзавецъ!
- Дай ему!
- Не зальють кровью разума!

Ее толкали въ шею, спину, били по плечамъ, по головъ, все закружилось, завертълось темнымъ вихремъ въ крикахъ, воъ, свистъ, что-то густое, оглушающее лъзло въ уши, набивалось въ горло, душило, полъ провалился подъ ея ногами, колебался, ноги гнулись, тъло вздрагивало въ ожогахъ боли, отяжелъло и качалось, безсильное... Но глаза ея не угасали и видъли много другихъ глазъ — они горым знакомым ей смыным, острымь огнем — роднымь си сердцу огнемь.

Ее толкали куда-то въ двери.
Она вырвала руку, схватилась за косякъ.
— Морями крови не угасятъ правды...
Ударили по рукъ.
Жандариъ схватилъ ее за горло и сталъ дунитъ.
Она хрипъла.
— Несчастные...

Кто-то отвътиль ей громкимъ рыданісмъ

Конвцъ.

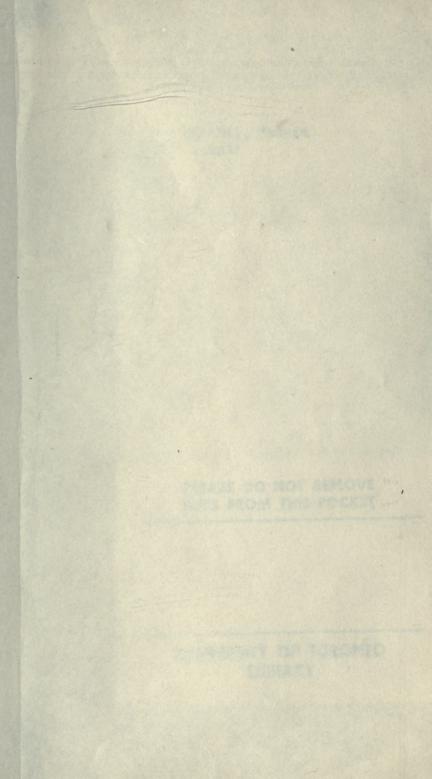

PG Gor'kii, Maksim 3462 Mat' M35 1919

## PLEASE DO NOT REMOVE SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

